





I you! ha nosupo nadatanos bessegemende motes amdarels. Pabuodymas our Des Barabi demen Umdagumb amb Kalmen Comanyone Lunes, chou; Odylawno, youword, Il wow mpyob pasoplymb! He deporter! He chaply hurero, Ate angrey we noese, Il Kaks dyde stroke Henodbalasie ams comptas I be digues a autil

Фансимиле А. И. Голежаева (въ первоначальномъ видъ) изъ коллекція проф. О. М. Бодянскаго. Thread notherare laoxerya lobokymow mannow? Benjobry well pokolow, I yug ! ha nosugh newatered Mbe he Blums con dens, Il Rails boars a suyob bessegement inter amounts! Il es jodusigs posarbens Thepludy & congracy dyent. Pabuodyuno our Mous specte Socker. I leged a comand money boenow EDis Badable Stone Horadans, nogotunes. I desempenyo Endert none. Ome agums and Rolmen Il sparaub omusicomuns. manyorb. Lunes, chou; Il jasciero das nutrumo I yapy! to rosups navatamed

Upo bourcontenulus auxx,

a bounemberrabin Dyko Come purals a gubums; Il apowdent no y anawas

Ciaba yoursund darand.

Henadhagenbur ams angot us I wedlesdaws a cartus Thempty were postobout.

Gessengamed miles andams

to reas by de et xolon

Il Kart Dyde at Rober Henodbalasia and conget us I wedligand a cut it

He language les moese,

Ofylawno, yours,

Il wow mpyorb posoplymb.

He arepares! He exactly hurero,

Il pt ryms one es-larlade odunt Mbi doemourbu apanjadudos chul.

Leane-Aurarease & & Canega Mecana

CN-2/U-V, 40-0 MI - 1 Steply sustal

N492

# А. И. Полежаевъ.

## COBPANIE COMMENIÑ

co dior pachicii, nopmpemono u cakcumuse.

МОСКВА. изданіе княгопродавца в. н. улитина. 1888





Типографія Э. Лисснера и Ю. Романа, Арбать, домъ Платонова.

Предлагасмое "Собраніе сочиненій" извъстнаго писателя А. И. Полежаева издано нами въ наиболье полномъ, систематичномъ и по возможности — точном видь. Такъ, въ это "Собраніе" вошло ньсколько стихотвореній, не перепечатанных в самимь поэтомь или другими изъ журналовъ и альманаховъ; затьмъ, нъкоторыя произведенія изданы нами посль сличенія съ рукописями поэта, столь любезно предложенными Евгеніей Ивановною Лозовскою; наконець, встмъ сочиненіямъ Полежаева мы придали, насколько возможно, точный хронологическій порядокь. Кромь того, къ нашему изданію приложены: портреть (снимокь съ принадлежащаю намъ оришнала) и факсимиле одного стихотворенія (въ первоначальномъ видъ) изъ коллекцін проф. О. М. Бодянскаго.

Widameno.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

### Александръ Ивановичъ Полежаевъ.

Віографическій очеркъ \*.

Александръ Ивановичъ Полежаевъ родился въ 1805 году, въ селѣ Покрышкинѣ (Саранскаго уѣзда, Пензенской губерніи). Онъ доводился роднымъ сыномъ владѣльцу названнаго села — Ивану Николаевичу Струйскому, но свою фамилію, какъ можно думать, получилъ по крестному отцу.

Первые годы дѣтства (1805—1815 г.) ему пришлось провести въ родномъ имѣніи, при полной свободѣ, безъ тщательнаго воспитанія: живой ребенокъ — любимецъ отца выросталъ среди крѣпостной дворни и крестьянскихъ дѣтей. Эта неблагопріятная обстановка заставила отца увезти своего десятилѣтняго сына въ Москву и помѣстить его въ модный французскій пансіонъ. Здѣсь, благодаря своимъ природнымъ способностямъ, А. И. въ пять лѣтъ (1815—1820 г.) прошелъ курсъ средне-учебнаго заведенія и, еще на школьной скамьѣ, по собственному признанію, «началъ кронать ривмы». Къ несчастію, во время пребыванія

<sup>\*</sup> Главными матеріалами для этого очерка — кром'в печатных статей — послужили архивныя д'вла Московскаго Университета и подробный послужной списокъ Полежаева, еще неизв'встный до сихъ поръ.

въ пансіонѣ, онъ потерялъ отца и, какъ еще не усыновленный, былъ приписанъ къ Саранскому мѣщанскому обществу. Изъ послѣдняго, однако, ему удалось получить увольнительное свидѣтельство (24-го сентября 1820 года), которое имъ было приложено къ прошенію, поданному въ правленіе Московскаго Университета (30-го сентября того же года). Въ своей бумагѣ А. И. просилъ "допустить его, по надлежащемъ испытаніи, къ слушанію профессорскихъ лекцій и включить въ число вольныхъ слушателей Словеснаго Отдѣленія". Профессора: Н. Е. Черепановъ, Т. И. Перелоговъ и И. М. Снегиревъ — послѣ экзамена (15-го октября 1820 года) "нашли его способнымъ къ слушанію лекцій въ званіи вольнаго слушателя", — и Полежаевъ поступилъ въ Московскій Университетъ.

Предъ пятнадцатилѣтнимъ юношей открылась новая среда: съ одной стороны — университетская аудиторія, гдѣ съ кафедры неслось слово науки и призывъ къ труду, а съ другой — тѣсный кружокъ товарищей-студентовъ, готовыхъ промѣнять научныя занятія на разнообразныя удовольствія столичной жизни... Пылкій по природѣ, лишенный разумнаго руководства со стороны родныхъ, юный Полежаевъ, почти съ первыхъ дней студенчества, увлекся «соблазнами міра» и рѣдко навѣщалъ Университетъ. Такое поведеніе А. И. стало извѣстно его дядѣ — Юрію Николаевичу Струйскому; послѣдній, проживая въ Петербургѣ, рѣшилъ вызвать племянника къ себѣ. Полежаевъ послушался и на время (отъ 21-го до 27-го ок-

тября 1821 года) уволился изъ Университета. По прівздв въ Петербургъ, племяннику пришлось выслушать длинное нравоучение отъ дяди и — притворно или искренно — раскаяться въ «ошибкахъ молодости». Затъмъ А.И. возвращается въ Москву, снова "включается въ списокъ вольныхъ слушателей Университета" — и попрежнему начинаетъ болѣе вести разсѣянную жизнь, чѣмъ заниматься научными предметами. Но въ три послѣдніе года своего студенчества (1824—1826 г.), среди забавъ и развлеченій, Полежаевъ находить время отдаваться литературному труду: въ этотъ трехлѣтній періодъ имъ были переведены: «Оскаръ Альвскій» (изъ Байрона), «Морни и шънь Кормала» (изъ Оссіана-Макферсона), «Восторіъ», «Злобный геній» и «Юность» (изъ Ламартина) и написаны оригинальныя стихотворенія: «Непостоянство», «Въ память благотвореній Александра І-го, Московскому Университету», «Воспоминаніе», «Любовь», «Ночь», «Имант-Козелт», «Геній», а также — юмористическая поэма подъ заглавіемъ: «Саша». Послѣдній трудъ вызвалъ въ жизни автора самый важный эпизодъ: поэтъ уже представилъ свидътельство профессоровъ объ окончаніи курса и просилъ Совътъ Университета ходатайствовать объ исключеніи его изъ податнаго состоянія (14-го іюля 1826 года); между тѣмъ, за сочиненіе названной поэмы, состоялось Высочайшее повелѣніе (4-го августа того же года) уволить Полежаева изъ Университета съ чиномъ 12 класса и опредълить унтеръ-офицеромъ въ Бутырскій пѣхотный полкъ, расположенный близъ Москвы.

Новая обстановка окружила молодаго поэта: недавній "вольный слушатель" Университета, знакомый съ безпечною, веселою жизнью, долженъ былъ подчиниться строгой воинской дисциплинъ и горько задумываться надъ своею участью... Такъ прошелъ цѣлый годъ. Полежаевъ рѣшился подать личную просьбу Государю и отлучился изъ полка, но затѣмъ добровольно явился къ мѣсту своей службы. За такой проступокъ его тогда же разжаловали въ рядовые (4-го сентября 1827 года). Но это наказаніе не удержало Полежаева отъ вторичной отлучки. Онъ былъ задержанъ въ Твери и, по возвращении въ Москву, отправленъ въ тюремное отдъленіе при Спасскихъ казармахъ. Тутъ ему пришлось находиться долгое время. Наконецъ его дѣло было рѣшено: "въ уваженіе молодыхъ лѣтъ и долгаго содержанія подъ арестомъ", онъ былъ прощенъ и переведенъ рядовымъ въ Московскій пѣхотный полкъ  $\left(\frac{17-\text{го}}{2-\text{го}}\right)$  января 1829 года). Съ этихъ поръ для Полежаева начинается походная, боевая и наиболѣе славная дѣятельность: вмѣстѣ съ новымъ полкомъ, расположеннымъ на Кавказъ, А. И. участвуетъ во многочисленныхъ экспедиціяхъ противъ чеченцевъ, особенно храбро сражается при взятіи селеній «Чиръ-Юрта и Гребенчика», желая подтвердить свои слова:

«Не измѣню Царю и долгу! «Лечу за честію вездѣ —

«И проложу себѣ дорогу

«Къ моей потерянной звъздъ...

Посл'єднія строки оправдались: "за отличіє противъчеченцевъ", по Высочайшему приказу (отъ 29-го

декабря 1831 года), его произвели въ унтеръофицеры (3-го апръля 1832 года).

Къ этому же шестилѣтнему (1826 — 1832 г.) періоду военной службы относилось и большее количество поэтическихъ произведеній Полежаева. Многія изъ нихъ появились въ двухъ отдѣльныхъ книжкахъ: первая вышла съ заголовкомъ: "Стихотворенія Полежаева" (М. 1832 г., 283 стр.), а вторая — подъ заглавіемъ: "Эрпеліі и Чиръ-Юртъ, двѣ поэмы" (М. 1832 г., 132 стр.).

Послѣ изданія названныхъ книжекъ авторъ пробылъ на Кавказѣ только одинъ годъ: за свою усердную службу онъ былъ переведенъ (съ 1-го сентября 1833 года) въ Тарутинскій егерскій полкъ, стоявшій тогда въ одномъ изъ городовъ близъ Москвы. Такой переводъ могъ благотворно повліять на Полежаева. Жизнь въ новомъ полку, отдаленномъ отъ постоянныхъ перестрѣлокъ съ непріятелями, позволяла поэту находить больше досуга для литературныхъ занятій. И дъйствительно, въ четыре года (1833 — 1837 г.) имъ было написано много новыхъ стихотвореній, изъ которыхъ одни, еще при его жизни, вышли въ видъ сборниковъ подъ заглавіемъ "Кальянъ" (М. 1833 г., 130 стр.) и "Арфа" (М. 1838 г., 115 стр.; цензурная отмътка: 25-го ноября 1835 г.\* Но, среди этой живой дѣятельности, къ поэту незамѣтно подкрадывалась злая чахотка. Онъ забо-

<sup>\*</sup> Остальныя сочиненія, написанныя въ этотъ періодъ, были напечатаны уже послѣ смерти поэта подъ заглавіемъ: "Часы выздоровленія" (М., 1842 г., 67 стр.) и въ изданіи: "Стихотворенія А. Полежаева" (М. 1857 г., 210 стр.).

лѣлъ и для излѣченія поступилъ въ Московскій Военный Госпиталь (26 сентября 1837 года). Тутъ, на больничной койкѣ, Полежаевъ былъ порадованъ своимъ производствомъ въ офицеры (27-го декабря того же года). Однако его радость была не долга: 16-го января 1838 года А. И. скончался въ Госпиталѣ и похороненъ на Лазаревомъ кладбищѣ.



# ОРИГИНАЛЬНЫЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.





#### 1825.

#### НЕПОСТОЯНСТВО.

нъ удалился, лицемърный, Священнымъ клятвамъ измънилъ, И эхо вторитъ: легковърный! Онъ Нину разлюбилъ! Онъ удалился!

Могу ли я, въ моей ли власти, Злодъя милаго забыть? Крушись, терзайся, жертва страсти! Удълъ твой слезы лить... Онъ удалился!

Въ какой пустынъ отдаленной, Въ какой невъдомой странъ Сокрою стыдъ любви презрънной? Вездъ все скажетъ мнъ: Онъ удалился! Одна, чужда людей и міра, При томной пъснъ соловья, При легкомъ въяньи зефпра Невольно вспомню я: Онъ удалился!

Онъ удалился... Все свершилось!.. Минувшихъ дней не возвратить. Какъ призракъ, счастіе сокрылось... Зачъмъ мнъ больше жить?.. Онъ удалился!





#### 1826.

#### ВЪ ПАМЯТЬ БЛАГОТВОРЕНІЙ

#### АЛЕКСАНДРА I

Императорскому Московскому Университету\*.

осторгъ, восторгъ, питомцы музъ!
Въ сей день благословенный
Наукъ и счастія союзъ
Мы празднуемъ священный!
Къ благимъ летите небесамъ
Объты и моленье!
Курись душевный опміамъ
Тебъ, благотворенье!

Какъ розовый перстъ Младой Авроры Небесныхъ звъздъ Блестящи хоры Вдоль мрака женетъ; Какъ въ небъ течетъ Златая денница

<sup>\*</sup> Стихи, произнесенные при воспоминанів дия основанія Московскаго Университета, 12 Января 1826 года.

Изъ нъдръ темноты, — Такъ точно и Ты, Богиня-Царица, Великаго дщерь, Могущей рукою Отверзла намъ дверь Къ наукамъ, покою!

Пріяла скиптръ Елисаветъ Съ улыбкой величавой, И возсіялъ изъ ночи свътъ, И россъ вънчался славой!

Какъ Фебъ златордяный На небъ блеститъ И утра туманы Лучами златитъ, — Такъ ты, геропия, Душа Россіянъ! Какъ свъта Богиня, Послъдній туманъ Съ полночи прогнала, И счастье узнала Россія съ Тобой — Миръ, славу, покой!

«Да будетъ счастливъ мой народъ!» Рекла Екатерина, И россъ подвинулся впередъ Шагами исполина!..

Какъ солнце, скрываясь Въ пучинъ морей, И тамъ разливаясь Ръками лучей, Горитъ во вселенной Румянымъ огнемъ,—

Монархъ незабвенный Въ полкругъ земномъ, Какъ геній хранитель, Познаній любитель, Науки живилъ!..

Увы! и гробъ его сокрылъ!... Восилачь, восилачь, о музъ соборъ! Гдъ Александръ, вашъ Фебъ, отрада?... Гдъ оживляющій сей взоръ? Гдъ вождь къ добру, — добра награда?...

Какъ послѣ громовъ
И яростной бури,
Среди облаковъ,
Въ прозрачной лазури,
Румяное вновь
Свѣтило восходитъ,
И снова приводитъ
Все въ радость, въ любовь, —
Такъ миръ водворяетъ
Надежда - Монархъ
И вновь воцаряетъ
Блаженство въ сердцахъ.

Ликуй, о музъ блаженный сонмъ! Восторгъ, о чада вертограда! Подъ Николаевымъ щитомъ Цвътетъ вамъ сила и отрада! Къ благимъ летите небесамъ Объты и моленье! Курись душевный опміамъ Тебъ, благотворенье!...

#### ВОСПОМИНАНІЕ.

Исчезли, исчезли веселые дни, Какъ быстрыя воды умчались: Увы! но въ душъ охладълой они Съ прискорбною думой остались. Какъ своды лазурнаго неба мрачитъ, Облекшися въ бури, ненастье: Такъ грусть мое сердце и духъ тяготитъ. Полина, отдай мое счастье! Полина! о боги! почто я узрълъ Твои красоты несравненны? Любовь безъ надежды — мой грозный удълъ. Безумецъ слъпой, дерзновенный, Чтобъ видёть улыбку на милыхъ устахъ, Я жертвоваль каждой минутой II пиль не блаженство въ прелестныхъ очахъ, Но ядъ смертоносный и лютый. Невольно кипъла горячая кровь Въ мечтаніяхъ нъжныхъ и страстныхъ, Невольно въ груди волновалась любовь И пламя желаній опасныхъ. Пріятное иго почувствоваль я, Въ душъ родилась перемъна, Исчезла свобода, подруга моя; Не могъ избъжать я отъ илъна. Но что, о прекрасная, сталось со мной, Волшебная прелестей спла, Когда тебя обняль я пылкой рукой, Когда ты, мой другъ, приклонила На перси лилейныя робко главу И въ страсти взаимной призналась?

Минута любви миновалась!

Далеко, Полина, далеко оно,
Восторговъ живыхъ упоенье;

Быть можетъ, навъкъ и навъкъ мнъ одно
Въ награду осталось мученье...

Исчезли, исчезли веселые дни,
Какъ быстрыя воды умчались;

Увы! но въ душъ охладълой они
Съ прискорбною думой остались.

#### 

#### ЛЮБОВЬ.

Свершилось Лилетъ Четырнадцать лътъ; Милъе на свътъ Красавицы нътъ. Улыбкою радость И счастье даритъ; Но счастія сладость Лилеты бъжить. Не лестны унылой Толпы жениховъ; Не радостны милой Веселья ппровъ. Въ кругу ли бываетъ Подругъ молодыхъ, И томность сіяетъ Въ очахъ голубыхъ;

Одна ли въ пріятномъ Забвеньи она,-Вездъ непонятнымъ Желаньемъ полна. Въ природъ прекрасной Чего-то ей нътъ; Какой-то неясный Ей мнится предметъ. Невольная скука Дъвицу крушитъ. И тайная мука Волнуетъ, томитъ. Ахъ, юныя лъта! Ахъ, пылкая кровь! Лилета, Лилета! Въдь это любовь.

#### НОЧЬ.

Умолкло все вокругъ меня; Природа въ сладостномъ поков; Едва блеститъ свътило дня; Въ туманахъ небо голубое. Печальной думой удрученъ, Я не вкушу отрады ночи, И не сомкнетъ пріятный сонъ Слезой увлаженныя очи. Какъ жаждетъ капли дождевой Цвътокъ, увянувшій отъ зноя, Такъ жажду, мучимый тоской, Сего желаннаго покоя! Мальвина, радость прежнихъ дней! Мальвина, другъ мой несравненный! Онъ живъ еще въ душт моей, Твой образъ милый, незабвенный. Такъ, всюду зрю его черты: Въ лунъ задумчивой и томной, Въ порывъ пламенной мечты, Въвидъньяхъ ночи благотворной Твоя невидимая тънь Летаетъ тайно надо мною! Я зрю ее, — но зрю, какъ день За этой мрачной пеленою! Я съ ней, — и отъ нея далекъ! И легкій вътеръ изъ долины Или журчащій руческъ — Мит голосъ сладостный Мальвины! Я съ ней, - и блеска сихъ очей, На мит поконвшихся страстно, Въ сіяны радужныхъ лучей Ищу въ замъну я напрасно!

Я съ ней, — и милыя уста
Цълую въ розъ ароматной!
Я съ ней и нътъ, — и все мечта,
И пылкихъ чувствъ обманъ пріятный!
Какъ свътозарная звъзда,
Мальвина въ міръ появилась,
Плънила міръ — и навсегда
Звъздой падучею сокрылась!
Мальвины нътъ! Исчезли съ ней
Любви, надеждъ очарованье,
И скорбной участи моей
Одна отрада: вспоминанье...

#### ГЕНІЙ\*.

Кто сей великій, мощный духъ, Одвянъ ризой свъта рдяной, Лучи златые съя вкругъ, Быстръе молній, бури рьяной, Парящій гордо къ высотамъ?... Я зрълъ: возникнувши изъ праха, Въ укоръ ничтожества сынамъ, Онъ разорвалъ оковы страха, Предълы тъсные уму, И, бросивъ взоръ негодованья Окрестъ на дикость, слабость, тьму, На сонъ прекраснаго созданья, Въщалъ: я живъ! я человъкъ! Я нераздъленъ съ небесами!... И глубь энпрную разсъкъ

<sup>\*</sup> Читано въ торжественномъ годичномъ собраніи Императорскаго Московскаго Университета, З Іюля 1826 года.

Одушевленными крылами!..
Вотъ онъ, божественный, летитъ,
Надежды смълой, славы полный,
И, долу воскланяясь, зритъ
Съ улыбкой землю, моря волны.
Уже онъ тамъ — достигъ небесъ,
Уже незримъ въ дали туманной, —
И яркій слъдъ его исчезъ,
Какъ вътръ долинъ благоуханный,
Какъ метеоръ во мглъ ночной,
Какъ память дивныхъ впечатлъній...
Кто жъ онъ, сей странникъ неземной?
То сильный умъ, блестящій геній!...

Раскройся, древность, предо мной! Разститесь, зависти навъты! Предъ взоромъ истины святой Его явите мнъ полеты!...

О геній жизни, свъта, благъ! Не ты ль Того изобразитель, Кто и въ пространствахъ, и въкахъ, Непостигаемый Зиждитель, Единымъ словомъ оживилъ, Воздвигъ сей міръ изъ мертвой бездны, -Того, Кто въ тверди укръпилъ Во время ночь и день надзвъздный, -Того, Чья творческая длань Стези свътиламъ устрояетъ, Намъ миръ даритъ, низводитъ брань, Возноситъ царства, унижаетъ, Владветъ волею сердецъ, Какъ моря шумными волнами? Всего великаго отецъ, Неограниченный лътами, Ты чуждый золь, препонь, суеть II непричастный заблужденій,

О, геній дивный, кто сочтеть Твоихъ всв виды измъненій? Кто спишетъ образы твои, Въ которыхъ, ръдкій даръ судьбины, Многоразличный, но единый, Излить на міръ дары свои Нисходишь непостижно долу, Краса и блескъ земнымъ сынамъ, Народу слава, честь умамъ, Мечу и плугу, п престолу? Кто мощь твою постигнуть смълъ, Означилъ способы и сроки, И меты тайныя предвлъ, И путь твой новый и высокій? Богатый въ средствахъ такъ, какъ Богъ, Летучій, быстрый, какъ свобода, Непстощимый, какъ природа, Течешь творенія въ чертогъ, Ея чудесный подражатель, Ея сокровищъ обладатель!...

Тамъ - горняго восторга полнъ, Въ минуты сладкихъ вдохновеній, Приникнувъ слухомъ къ шуму волнъ, Къ порывамъ облачныхъ смятеній, Къ трясущимъ твердь небесъ громамъ, И къ гуламъ труса разъяреннымъ, И къ тихо плещущимъ ключамъ, И къ стонамъ горлицы смиреннымъ, И къ тредямъ сладкимъ соловья, — Беретъ свою златую лиру, Гремитъ!... О чудо! Гдв, гдв я?.. Я чуждъ вещественному міру; Я слышу въ трепетныхъ струнахъ: Свирвныхъ ярость, слабыхъ страхъ, Страстей пылающихъ боренья, Раздоръ народовъ, битвы кликъ,

Любви и дружества мученья, И сердца нъжнаго языкъ!... О, даръ гармоніп священной! О, хоръ божественныхъ пъвцовъ, Благотворителей вселенной!... Вожди семействъ, творцы градовъ, Вы дали смертнымъ духъ и нравы, И доблесть низвели съ небесъ... Глашатан безсмертной славы, Пророки съверныхъ чудесъ, Поють Державинь, Ломоносовь, И отдаленнымъ временамъ Въщаютъ о побъдахъ россовъ!... Послушны генія мечтамъ, Животворятся скалы мертвы; Металлъ и мраморъ предстаютъ Любви народной въ память, въ жертвы, Потомству позднему на судъ! Восхощетъ — полотно вдругъ дышетъ, И мысль, и чувство во плоти, Зари играютъ, пламень пышетъ, И молній рівотся пути, — И самая непостижимость, Подъ кистію его живой, Небесную пріемлеть зримость Для очарованныхъ душой!...

Тамъ сходить онъ, испытный зритель, Въ подземный міръ, въ Плутоновъ домъ; Природы тайнъ распорядитель, Даритъ насъ златомъ и сребромъ; Тамъ, водъ преуглубляясь въ бездны, Являетъ новы царства намъ; Тамъ, обтекая круги звъздны, Даетъ законы онъ мірамъ: Съ Линнеемъ, съ выспреннимъ Бюффономъ Хозяйствуетъ въ ея садахъ,

Или съ божественнымъ Ньютономъ Дълитъ свътъ солнечный въ лучахъ, Съ Франклиномъ, дерзостный, отъемлетъ У молній крыла, гаситъ громъ; Трезубецъ у Нептуна вземлетъ И бури тяготитъ ярмомъ... Огнь, воздухъ, и земля, и воды Его сознаютъ всюду мощь!...

Склонитесь передъ нимъ, народы!... Невъжества разсъявъ нощь, Препоны дикости поправый, Вотъ онъ, — Помпилій, Пиваюрь, — Какъ органъ вышнія державы, Съ таинственныхъ нисходитъ горъ, Дубовой вътвію вънчанный: «Примите, чада, мой завътъ! «Возстань господствовать, избранный «Любви божественной клевреть! «Взаимность, польза, трудъ и нужды, «Въ союзъ сплетитеся святой! «Гдъ въра, Богъ — тамъ смертнымъ чужды «Вражда, алчба, раздоръ слъпой! «Возстановитесь царства, троны, «И будь основа имъ — законы!...» Изрекъ, и на алтарь сердецъ Священны возложилъ скрижали; Снисшелъ гармоніи творецъ, -И дни блаженства просіяли!...

Но вотъ, какъ бурныя моря, Сыны безумія смутились, Текутъ, неистовствомъ горя, Противъ царей совокупились... Законы, троны пали въ прахъ. Повсюду смерть и разрушенье... Гдъ, гдъ небесъ благословенье, Гдъ геній мира, битвъ въ поляхъ?... Не бойтесь, съ вами, съ вами спльный Во броню правды облечень, Любовью, върой укръплень И, духа сплою обпльный, Течеть, какъ пламень по лугамъ, Какъ громъ раскатный по горамъ, Какъ буря въ безднахъ воспаленна... Суворовъ здъсь, — и Альповъ нътъ!... Кутузовъ тамъ — молчитъ геенна, И злобы сокрушенъ навътъ!... О день, о подвиги святые! День человъчества всего!... Кто сохранитъ плоды златые Успъха, геній, твоего?...

Ты самъ, ты, геній благотворный!... Вотъ мечъ оливою обвивъ, Единымъ небесамъ покорный, Земнаго сердце устранивъ, Священны узы укръпляетъ, Любовь и дружество живитъ, Царей въ совътахъ предсъдаетъ, Съ безсмертнымъ смертное миритъ. Предъ Божьимъ алтаремъ — свътило. Пророкъ могущій — средь людей; Въ судахъ - одътый свыше силой, Безстрастный судія страстей; Мудрецъ - въ тиши уединенья, Рачитель нравовъ правоты, Врагъ буйной разума мечты И другъ прямаго просвъщенья... Царица всъхъ добротъ земныхъ, Величіе талантовъ, знаній,— О правота! — вънецъ благихъ, Твердыня мудрыхъ начинаній! Въ какой странъ, въ какихъ въкахъ Ты не была превозносимой Въ накихъ чувствительныхъ сердцахъ, Ты не была боготворимой?

Пускай безтрепетный герой, Въ кровавыхъ битвахъ знаменитый, Гремитъ невфрною молвой И мечъ свой, давромъ перевитый, Во храмъ торжествъ, честей несетъ. Коль къ смертнымъ чуждъ былъ состраданья, Что правота о немъ речетъ? Не хвалъ достойный, - наказанья, Герой, низвергни мечъ твой въ прахъ!... Пускай властитель сей надменный, Съ грозой карающей въ рукахъ, Гнететъ народы имъ плененны. Какой отъ правды приговоръ? Онъ быль злодый, гласить потомство, И въчный, гибельный позоръ Накажетъ лесть и въроломство!.. Пускай блестящій лжемудрецъ. Стезей змъяся ухищренной, Присвоитъ самъ себъ вънецъ Къ стыду обманутой вселенной!... Ты ложный геній, правота Ему речетъ свой судъ нельстивый, -И гдъ твой блескъ и красота, Вънецъ лжегенія кичливый?... Такъ, Божій гласъ, ты возгремишь Умамъ коварнымъ въ наказанье, И ложь, и злобу обличишь!... Лишь правота — умовъ сіянье!... Смотрите: тамъ, какъ бурный вътръ, Несется средь пустынь, сквозь тучи, Великихъ вождь, великій Петръ, Преобразитель нашъ могучій. Какъ звъзды свътлыя, въ въкахъ Горять благихъ мужей дъянья: Катоновъ, Долгорукихъ прахъ Кропимъ слезой воспоминанья!... Реветъ, волнуяся, Скамандръ,

Но не потопитъ Ахиллеса: Угасъ для міра Александръ, — Но въ храмъ въчности завъса Предъ нимъ, какъ небо, раздралась, И радуга безсмертной славы Съ его кончиной разлилась По тучамъ съверной державы!...

«Ты живъ, краса земныхъ царей; «Ты намъ воскресъ, Благословенный!» Какъ гулъ торжественный морей, Гремитъ правдивый гласъ вселенной. Монархъ любви и правоты На тронъ россовъ воцарился, — Иль ты съ небесной высоты Къ намъ въ Николав инспустился!... Питомцы счастливыхъ наукъ, Къ добру исполненные рвенья! Монархъ — талантовъ юныхъ другъ... Вънцы любимцамъ просвъщенья!... Пылайте души и сердца Къ нему любовью благодатной: Теките всъ передъ отца, Какъ ржки въ тишинъ отрадной!... Пройдетъ земная лъпота; Исчезнутъ козни въроломства, -Но душъ великихъ красота Воскреснетъ въ памяти потомства. Почтутъ правдиваго царя Святою мздой благословеній, И грянетъ русская земля: Хвала тебъ, нашъ добрый геній!...



#### 1826—1830.

лаголомъ совъсти нещадной Я осужденъ, я обвиненъ, И горемъ жизни безотрадной За юность гръшную казненъ!... Я буйной волей отвергалъ Законы мудрости священной, Но, какъ проклятьемъ отягченный, Въ изнеможеніи страдалъ. Теперь, съ душою охладълой, Брожу, какъ призракъ на землъ, И повъсть жизни скороспълой Ношу на пасмурномъ челъ!...

\* \* \*

Гдѣ ты, души моей богиня, Единый, несравненный другъ, Въ комъ сердца падшаго святыня, Кто мой живитъ убитый духъ?... Давно «прости» тебѣ сказалъ Поклонникъ тайный, разлученный, Давно, давно не лобызалъ Онъ край одеждъ твоихъ священный... Все также ль помнишь ты его И скукой жизнь младую губишь, Иль друга дътства своего Ты позабыла и не любищь?... Ужъ не желаешь, не зовешь Конца томительной разлуки... Мой другъ, ты можетъ быть клянешь Моихъ несчастій злыя муки? О ангелъ милый, не внимай Холодный гласъ предразсужденій, Съ толпой другихъ не проклинай Моихъ невинныхъ заблужденій! О, сколько я терпълъ, страдалъ, Враждуя втайнъ самъ съ собою; На мигъ я радость не видалъ, Какая радость не съ тобою?...





#### 1832.

Въ этомъ году поэтъ напечаталь собраніе своихъ трудовъ отдъльной книжкой, подъ заглавіемъ: "Стихотворенія А. Полежаева" (М. 1832 г., 283 стран.). Оно открывается слъдующимъ посланіемъ въ стихахъ:

#### ДРУГУ МОЕМУ

А(лександру) П(етровичу) Л(озовскому).

Безцияный другь счастливых дней. Вина святаго упованья Души измученной моей Подъ игомъ грусти и страданья,— Мой върный другь, мой нъжный брать, По силь тайнаго влеченья, Кого со мной не разлучать Временг и мисть сопрошивленья, Кто для меня и быль и есть Одинъ и все, кому до гроба Не очернять меня ни лесть, Ни зависть черная, ни злоба, Кто овладняль, какъ чародняй, Моимъ умомъ, моею думой, Къмъ снова ожилъ для людей Страдалецъ мрачный и угрюмый, — Безцияный другь, прими плоды

Моихъ задумчивыхъ мечтаній, Минутной ръзвости слъды И цъпь печальных вспоминаній! Ты не найдешь въ моихъ стихахъ Волшебныхъ звуковъ пъснопънья: Они родятся на устахъ Пъвновъ любви и наслажденья... Уже давно чуждаюсь я Ихъ благодатнаго привъта, Давно въ стихіи шумной свіьта Не вижу радостнаго дня... Пою разсиянный, унылый, Въ степяхъ далекой стороны, И пробуждаю надъ могилой Давно утраченные сны... Одну тоску о невозвратномъ, Гонимый лютою судьбой, Въ движеныи грустномъ, непріятномъ, Я изливаю предъ тобой! Но ты, понявиш тайну друга, Оцинишь сердие выше словь И не сміншин моихъ стиховъ Стихами ръзвыми досуга Друшхъ счастливыйшихъ тывцовъ.

Крѣпость Грозная. 7-го Февраля 1832 года.

Вслъдъ за этимъ «посланіем», въ той же книжкъ напечатаны какъ оригинальныя произведенія, такъ переводы и подражанія, безъ раздъленія на отдълы. Первыя изънихъ (т. е. оригинальныя) мы перепечатываемъ въ томъ порядкъ, въ какомъ они размъщены самимъ поэтомъ, кромъ помъщенныхъ нами выше («Непостоянство», «Въ память благотвореній», «Воспомпнаніе» и т. д.). Издатель.

### MOPE.

Я видълъ море, я измърилъ, Очами жадными его: Я силы духа моего Передъ лицомъ его повърилъ. О море, море! я мечталъ Въ раздумън грустномъ и глубокомъ: Кто первый мыслиль и стояль На берегу твоемъ высокомъ? Кто, неразгаданный въ въкахъ, Замътиль первый блескъ дазури, Войну громовъ и ярость бури Въ твоихъ младенческихъ волнахъ? Куда исчезли другъ за другомъ Твоихъ владъльцевъ племена, О коихъ въсть намъ предана Однимъ злонамятнымъ досугомъ?... Всегда ли, море, ты почило Въ скалахъ, висящихъ надо мной? Или невъдомая сила, Враждуя съ мирной тишиной, Не разъ твой образъ измѣнила? Что ты? откуда? изъ чего? Игра случайная природы, Или орудіе свободы, Воззвавшей все изъ ничего?... Надолго-ль влажная порфира Твоей безстрашной красоты Осуждена блистать для міра Изъ нъдръ бездонной пустоты?... Вотъ тайный плодъ воображенья Души, волнуемой тоской, За мигъ невольный восхищенья Передъ пучиною морской!... Я вопрошаль ее... Но море,

Подъ знойнымъ солнечнымъ лучемъ. Сребрясь въ узорчатомъ уборъ, Межъ тъмъ делъялось кругомъ Въ своемъ покот роковомъ. Черезъ разсыпанныя волны Катились груды новыхъ волнъ, И между нихъ, отваги полный, Ныряль предъ бурей утлый челнъ. Счастливецъ, знаешь ли ты цвну Смъшнаго счастья твоего? Смотри на челнъ — ужъ нътъ его: Въ отватъ онъ нашелъ измъну!... Въ другое время на брегахъ Балтійскихъ водъ, въ моей отчизнъ. Красуясь цвътомъ юной жизни, Стоядъ я нѣкогда въ мечтахъ; Но тъ мечты мнъ сладки были: Онъ привътно сквозь туманъ, Какъ за волной волну, манили Меня въ житейскій океанъ. II я поплылъ... О море, море! Когда увижу берегъ твой? Или, какъ челнъ залетный, вскоръ Сокроюсь въ бездит гробовой?

## ВОДОПАДЪ.

Между стремнинъ съ горы высокой Ручьи прозрачные журчатъ И. вдругъ сливаясь въ токъ широкій, Являютъ грозный водопадъ. Громады волнъ буграми хлещутъ Въ паденыи быстромъ и крутомъ, И, разлетъвшись, ярко блещутъ Вокругъ серебрянымъ дождемъ; Реветъ и стонетъ гулъ протяжный По разорвавшейся ръкъ И, исчезая съ пъной влажной, Смолкаетъ глухо вдалекъ. Вотъ наша жизнь! Вотъ образъ върный Погибшей юности моей! Она въ красъ нелицемърной Сперва катилась, какъ ручей; Потомъ въ пылу страстей безумныхъ Быстра, какъ горный водопадъ, Исчезла вдругъ при плескахъ шумныхъ, Какъ эхо дальняго раскатъ. Шуми, шуми, о сынъ природы! Ты, безотрадною порой, Пъвцу напомнилъ блескъ свободы Своей свободною игрой!

# ЖИВОЙ МЕРТВЕЦЪ.

Кто видѣлъ образъ мертвеца, Который демонскою силой, Враждуя съ темною могплой, Живетъ и страждетъ безъ конца?

Въ часъ полуночи молчаливой, При свътъ сумрачномъ луны, Изъ подземельной стороны Исходить призракь боязливый. Бледно, какъ саванъ роковой, Чело отверженца природы, И неестественной свободы Ужасенъ вилъ полуживой. Унылый, грустный, онъ блуждаетъ Вокругъ жилища своего, И — очарованъ — за него Переноситься не дерзаетъ. Слъды минувшихъ, лучшихъ дней Онъ видитъ въ мысли быстротечной, Но мукой тяжкою и въчной Наказанъ въ ярости своей. Проклятый небомъ раздраженнымъ, Онъ не пріемлется землей, И овладълъ мучитель злой Злодъя прахомъ оскверненнымъ. Вотъ мой удълъ! Игра страстей, Живой стою при дверяхъ гроба, И скоро, скоро месть и злоба Навъкъ уснутъ въ груди моей! Кумиры счастья и свободы Не существуютъ для меня, -И, членъ ненужный бытія, Не оскверню собой природы! Мнъ міръ — пустыня, гробъ — чертогъ! Сойду въ него безъ сожальныя, II пусть за мигъ ожесточенья Самоубійцу судить Богъ!

# ОЖЕСТОЧЕННЫЙ.

О, для чего судьба меня стубила? Зачтый прапаски жите Меня навъкъ природа исключила, И страшно вживъ умеръ я? Еще въ груди моей бунтуетъ пламень Неугасаемыхъ страстей, А совъсть, какъ врага заклятый камень. Гнететъ отверженца людей! Еще мой взоръ, блуждающій, но быстрый, Порою къ небу устремленъ, А божества святой, отрадной искры. Надежды съ върой я лишенъ! И дышетъ все въ созданіи любовью, И живы — червь и прахъ, и пистъ, А я, злодъй, какъ Авелевой кровью Запечатлънъ — я атеистъ!... И вижу я, какъ горестный свидътель, Сіянье утренней звъзды, И съ каждымъ днемъ твердитъ мнъ добродътель: «Страшись, страшись готовой мады!...» И грозенъ онъ, висящей казни голосъ, И стынетъ кровь во мив, какъ ледъ, И на челъ стоитъ невольно волосъ, И выступаетъ градомъ потъ! Бъжалъ бы я въ далекія пустыни, Презрълъ бы ужасъ гробовой! Душа кипитъ, но руки не рабыни Разбить сосудъ свой роковой! И жизнь моя мучительнее ада, И мысль о смерти тяжела... А въчность?.. Ахъ! она мнъ не награда,-Я сынъ погибели и зла! Зачемъ же я возникъ, о Провиденье,

Изъ тьмы въковъ передъ тобой? О, обрати опять въ уничтоженье Атомъ, караемый судьбой! Земля, раскрой несытую утробу, Горящей Этной протеки, И бурный вихрь, тоску мою п злобу, И память, съ пепломъ развлеки!

## ПРОВИДЪНІЕ.

**-**∞∞----

Я погибалъ... Мой злобный геній Торжествовалъ! Отступникъ мижній Своихъ отцовъ, Врагъ утвененій, Какъ царь духовъ, Въ душъ безбожной Надежды ложной Я не питалъ, И изъ Эреба Мольбы на небо Не возсылаль. Мольба и въра Для Люцифера Не созданы, — Гордын в смвлой Онъ смъшны. Злодъй созрълый, Въ виду смертей, Въ когтяхъ чертей — Всегда злодъй. Порабощенье, Какъ зло за зло,

Всегда влекло Ожесточенье. Окаменёнъ, Какъ хладный камень, Ожесточенъ, Какъ сърный пламень и погибаль Безъ сожальній, Безъ утъшеній! Мой злобный геній Торжествовалъ! Печать проклятій — Удель монхъ Подземныхъ братій, Тпрановъ злыхъ Себя самихъ — Уже клеймплась Въ моемъ челъ; Душа ко мглъ Уже стремилась... Я быль готовъ Безъ тайной власти Сорвать покровъ Съ монхъ несчастій.

Послъдній день Сверкалъ мит въ очи; Послъдней ночи Встрвчаль я твнь, И въ думъ лютой Все ръшено: Еще минута II — свершено!.. Но, вдругъ нежданный Надежды лучъ, Какъ свътъ багряный, Блеснулъ пзъ тучъ: Какой-то скрытый, Но мной забытый Издавна Богъ Изъ тьмы открытой Меня пзвлёкъ!.. Рукою спльной Остовъ могильный

Вдругъ оживилъ, — И Капиъ новый Въ душъ суровой Творца почтилъ. Непостижимый, Неотразимый, Опъ снова влилъ Въ грудь атепста И лжесофиста Огонь любви! Онъ снова дни Тоски печальной **Ситоков**О И озарилъ Зарей прощальной! Гори жъ, сіяй, Заря святая, И догорай, Не померкая!

# РОКЪ.

Зарп послъдній лучъ угасъ
Въ природѣ усыпленной;
Протяжно бьетъ полночный часъ
На башнѣ отдаленной.
Уснули радость п печаль
И всѣ заботы свѣта;
Для всѣхъ таппственная даль
Завѣсой тьмы одѣта.
Все спптъ... Одпнъ свирѣпый рокъ
Чуждъ мпра п покоя,
И столько жъ страшенъ п жестокъ
Въ тиши, какъ въ вихрѣ боя.

Ни свъжей юности красы, Ни блескъ души прекрасной Не избъгутъ его косы, Нежданной и ужасной! Онъ любитъ жизни бурный шумъ, Какъ любятъ ревъ потока, Или какъ любитъ дътскій умъ Игру калейдоскопа. Предъ нимъ равны — рабы, царп: Онъ шутитъ надъ султаномъ, Равно, какъ шучивалъ Али Янинскій надъ фирманомъ. Онъ восхотълъ — и Крезъ избътъ Костра при грозномъ Киръ, II Киръ, уснувъ на лонъ нъгъ. Возсталъ въ подземномъ міръ.

## Ц Ѣ П И.

Зачъмъ пгрой воображенья
Картины счастья рисовать,
Зачъмъ душевныя мученья
Тоской опасной растравлять?
Убитый рокомъ своенравнымъ,
Я вяну жертвою страстей...
Я зрълъ: надежды лучъ прощальный
Темнълъ и гаснулъ въ небесахъ,
И факелъ смерти погребальный
Съ тъхъ поръ горитъ въ моихъ очахъ...
Любовь къ прекрасному, природа,
Младыя дъвы и друзья,
И ты, священная свобода,
Все, все погибло для меня!

Безъ чувства жизни, безъ желаній, Какъ отвратительная тънь, Влачу я цёпь моихъ страданій И умираю ночь и день! Порою огнь души унылой Воспламеняется во мнъ, Съ сивдающей меня могилой Борюсь, какъ будто бы во снъ! Стремлюсь, въ жару ожесточенья, Мои оковы раздробить И жажду сладостнаго мщенья Живою кровью утолить! Уже рукой ожесточенной Берусь за пагубную сталь, Уже разсудокъ мой смущенный Забылъ и горе, и печаль!... Готовъ!... Но цёпь порабощенья Гремитъ на скованныхъ ногахъ, И замираетъ сталь отъ мщенья Въ холодныхъ, трепетныхъ рукахъ... Какъ рабъ испуганный, бездушный, Кляну свой жребій я тогда, И вновь взираю равнодушно На жизнь позора и стыда.

## ПОГРЕБЕНІЕ.

Я видълъ смерти лютый пиръ — Обрядъ унылый погребенья: Младая дъва въчный миръ Вкусила въ мглъ уничтоженья. Не длинный рядъ экипажей, Не черный флёръ и не кадилы, Не сонмъ придворныхъ и пажей

За ней тъснились до могилы. Ахъ, нътъ! Простой досчатый гробъ Несли чредой ея подруги, II безъ затъйливой прислуги Шелъ впереди приходскій попъ. Семейный кругъ и, въ день печали. Убитый горестью женихъ, Среди ровесницъ молодыхъ, Съ слезами гробъ сопровождали. II вотъ уже духовный врачъ Отпълъ послъднюю молитву, И вотъ сильнее вопль и плачъ, --И смерть окончила ловитву!.. Звучитъ протяжно звонкій гвоздь, Сомкнулась смертная гробница -II предалась, какъ новый гость, Землъ безчувственной дъвица... Я видель все, въ немой тиши Стояль у пагубнаго мъста, II въ глубинъ моей души Сказалъ: прости, прости, невъста! Невольно мною овладълъ Какой-то трепеть чудной силой, II я съ таинственной могилой Разстаться долго не хотълъ. Мнъ приходили въ это время На мысль невпиныя мечты, II грусти сладостное бремя Принесъ я въ намять красоты. Я зналъ ее — она, пграя, Цвътокъ недавно мнъ дала, II вдругъ, блёднёя, увядая, Какъ цвътъ дареный, отцвъла.

## КЪ ДРУЗЬЯМЪ.

Игра военныхъ суматохъ, Добыча яростной простуды, Въ дыму лучинныхъ облаковъ, Среди горшковъ... посуды, Полуразлегшись на доскъ Иль на скамьт, какъ вамъ угодно, Въ избъ негодной и холодной, Въ смертельной скукв и тоскъ Пишу къ вамъ, вътренные други! Пишу — и больше ничего — И отъ поэта своего Прошу не ждать другой услуги. Я весь - разстройство!... Я дышу, Я мыслю, чувствую, пишу, Разстройствомъ полный; лишь разстройство Въ моемъ разсудкъ и умъ... Въ моемъ посланьи и письмъ Найдете вы лишь безнокойство! И этотъ приступъ неприродный Васъ удивитъ навърно вдругъ. Но, не трактуя слишкомъ строго, Взглянувъ въ себя самихъ немного, Мое безумство не виня, Вы не осудите меня. Я тотъ, чемъ былъ, чемъ есть, чемъ буду, Не премънюсь, непремънимъ... Но ахъ! когда и гдъ забуду, Что рокомъ злобнымъ я гонимъ? Гонимъ, убитъ, хотя отрада Идеть однимъ со мной путемъ,

И въ небъ пасмурномъ награда
Мнъ свътитъ радужнымъ лучемъ.
"Я пережилъ мои желанья",
Я долженъ съ Пушкинымъ сказать;
Минувшихъ дней очарованья
И долженъ въчно вспоминать.
Часы послъднихъ сатурналій,
Пировъ, забавъ и вакханалій,
Когда, когда въ красъ своей
Измънятъ памяти моей?

Но разныхъ прелестей Москвы Я истребить изъ головы Не въ сплахъ... Это превосходно! Я въчно помнить буду радъ: "Люблю я бъшеную младость, II тесноту, и блескъ, и радость, II дамъ обдуманный нарядъ. « Моя душа полна мечтаній, Живу прошедшей сустой, II рядъ несчастій и страданій йодги окоды аткитмак В Надежды ложной и пустой. Она мит льстить, какъ льстить игрушка Ребенку въ праздникъ годовой, Или какъ льститъ бостонъ и мушка Дъвицъ дряхлой и съдой, -Хоть иногда въ тоскъ безсонной Ей снится образъ жениха, -Или какъ запахъ благовонный Льститъ вялымъ чувствамъ старика.

Ноэтъ успълъ вамъ написать, И за небрежными строками Блеститъ безмолвія печать... Въ моей избъ готовятъ ужинъ, Несутъ огромный чанъ ухи, Столъ ямщикамъ голоднымъ нуженъ... Прощайте, други и стихи! Когда же есть у васъ забота Узнать, когда и гдъ охота Во мнъ припала до пера, — Въ деревнъ . Тысая гора.



## ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ.

Я встрвчаю зарю И печально смотрю, Какъ кропинки дождя, По энпру летя, Благотворно живятъ Поппраемый прахъ, И кипять, и блестять Въ серебристыхъ звъздахъ На увядшихъ листахъ Пожелтъвшихъ луговъ. Сила горней росы, Какъ божественный зовъ. Ихъ младыя красы И кръпитъ, и раститъ. Что жъ, кропинки дождя, Вашъ бальзамъ не живитъ Моего бытія? Что, въ вечерней тиши, Какъ пріятный обманъ, Не исцёлить отъ ранъ Охладвлой души? Ахъ, не цвътъ полевой Жжетъ полдневной порой Разрушительный зной: Сокрушаетъ тоска

А. Полежаевъ. Сочинентя.

Молодаго пъвца, Какъ въ землъ мертвеца Гробовая доска... аткай и чтия В Навсегда, навсегда! И блаженства не зналъ Никогда, никогда! и в жилъ, но я жилъ На погибель свою... Буйной жизнью убилъ Я надежду мою... Не расцевлъ и отцевлъ Въ утръ пасмурныхъ дней; Что любиль, въ томъ нашель Гибель жизни моей! Духъ унылъ, въ сердцъ кровь Отъ тоски замерла; Миръ души погребла Къ шумной волъ любовь... Не воскреснетъ она! Я надежду имълъ На испытныхъ друзей; Но ихъ рой отлетълъ При невзгодъ моей. Встмъ ностылый, чужой,

Никого не любя,
Въ міръ странствую я,
Какъ вампиръ гробовой!
Мнъ противно смотръть
На блаженство другихъ
И въ мученіяхъ злыхъ,
Не сгораючи, тлъть...
Не кропите жъ меня

Вы, роспнки дождя: Я не цвётъ полевой; Не губительный зной Пролетёлъ надо мной! Я увялъ и увялъ Навсегда, навсегда! И блаженства не зналъ Никогда, никогда!



## ПѣСНЬ ПЛѣННАГО ИРОКЕЗЦА.

Я умру! На позоръ палачамъ Беззащитное тъло отдамъ!

> Равнодушно они Для забавы дътей Отдирать отъ костей Будутъ жилы мои! Обругаютъ, убъютъ И мой трупъ разорвутъ!

Но стерплю, не скажу ничего, Не наморщу чела моего!

II, какъ дубъ въковой, Неподвижный отъ стрълъ, Неподвиженъ и смълъ Встръчу мигъ роковой, И какъ воинъ и мужъ Перейду въ страну душъ.

Передъ сонмомъ тъней воспою Я безсмертную гибель мою! И разсказъ мой плънптъ Ихъ внимательный слухъ, И воинственный духъ Стариковъ оживитъ, И пройдетъ по устамъ Слава громкимъ дъламъ, —

И рекутъ они въ голосъ одинъ:
«Ты достойный прапрадъдовъ сынъ!
Совокупной толпой
Мы на землю сойдемъ
И въ родныхъ разольемъ
Пылъ вражды боевой;
Побъдимъ, поразимъ
И врагамъ отомстимъ!»

Я умру! На позоръ палачамъ Беззащитное тъло отдамъ! Но, какъ дубъ въковой, Неподвижный отъ стрълъ, Я недвижимъ и смълъ Встръчу мигъ роковой!



# ПЪСНЬ ПОГИБАЮЩАГО ПЛОВЦА.

I.

Вотъ мрачится Сводъ дазурный! Вотъ крутится Вихорь бурный! Вътръ свистить, Громъ гремить, Море стонетъ — Путь далекъ... Тонетъ, тонетъ Мой челнокъ!

Π.

Все чернве Сводъ надзвъздный; Все страшнве Воютъ бездны. Глубь безъ дна — Смерть върна! Какъ заклятый Врагъ грозитъ, Вотъ девятый Валь бъжитъ!...

### III.

Горе, горе!
Онъ настигнетъ:
Въ шумномъ моръ
Челнъ погибнетъ!
Гробъ готовъ...
Трескъ громовъ
Надъ пучиной
Ярыхъ водъ
Вздохъ пустынный
Разнесетъ!

#### IV.

Даръ завътный Провидънья, Гость привътный Наслажденья — Жизнь иль мигъ! Не привыкъ Утъшаться Я тобой, — И разстаться Миъ съ мечтой!

#### V.

Сокровенный Сынъ природы, Непзивнный Другъ свободы, Съ юныхъ льтъ Въ море бъдъ Я направилъ Быстрый бъгъ, И оставилъ Мпрный брегъ!

### VI.

На равнинахъ
Водъ зеркальныхъ,
На пучинахъ
Погребальныхъ
Я скользилъ:
Я шутилъ
Грозной влагой;
Смертный валъ
Я отвагой
Побъждалъ!

### VII.

Какъ минутный Прахъ въ эниръ, Безпріютный Странникъ въ міръ, Одинокъ, Какъ челнокъ, Узъ любови Я не зналъ, Жаждой крови Не сгоралъ!

### VIII.

Парусъ бълый,
Перелетный,
Якорь смълый,
Беззаботный,
Тусклый лучъ
Изъ-за тучъ,
Проблескъ дали
Въ тьмъ ночей —
Замъняли
Мнъ друзей!

IX.

Что жъ мнё въ жизни Безъизвёстной? Что въ отчизнё Повсемёстной? Чъмъ страшна Мнё волна? Пусть настигнетъ Съ вёчной мглой, И погибнетъ Трупъ живой!

Χ.

Все чернѣе Сводъ надзвѣздный; Все страшнѣе Воютъ бездны. Вѣтръ свиститъ, Громъ гремитъ, Море стонетъ — Путь далекъ... Тонетъ, тонетъ Мой челнокъ!

### НАДЕНЬКЪ.

\* \*

Смъйся, Наденька, шути, Пей изъ чании золотой Счастье жизни молодой, Милый ангелъ во плоти! Быстро волны ручейка Мчатъ оторванный цвътокъ; Видитъ ръзвый мотылекъ Листикъ алаго цвътка. Вьется въ воздухъ, летитъ, Ближе... вотъ къ нему прильнулъ... Вътеръ волны колыхнулъ — И цвътокъ на диъ лежитъ... Гдъ же, гдъ же, мотылекъ, Роза нъжная твоя? Ахъ, не можетъ для тебя Возвратить ее потокъ!..

Смъйся, Наденька, шути, Пей изъ чаши золотой Счастье жизни молодой, Милый ангелъ во плоти!

\* \*

Было время, какъ и ты, Я глядель на Божій светь; Но прошли пятнадцать лётъ, И разсъялись мечты. Хладной, бурною ръкой Рой обмановъ пролетълъ, И мой духъ окаменълъ Подъ свинцовою тоской! Гдѣ ты, радость? гдѣ ты, кровь? Гдъ огонь бывалыхъ дней? Ахъ, изъ памяти моей Истребила ихъ любовь!.. Смъйся, Наденька, шути, Пей изъ чаши золотой Счастье жизни молодой, Милый ангель во плоти!

\* \*

Будетъ время, какъ и я,
Ты о прежнемъ воздохнешь
И печально вспомянешь:
«Гдъ ты, молодость моя?..»
Молчалива и одна,
Будешь сердце повърять
И, унынія полна,
Въ тайнъ слезы проливать.
Потемнъютъ небеса
Въ ясный полдень для тебя,
Не узнаешь ты себя:
Пролетитъ твоя краса...

Смъйся жъ, смъйся и шути, Пей изъ чаши золотой Счастье жизни молодой, Милый ангелъ во плоти!

# 3 В **ъ** 3 Л А.

Она взошла, моя звъзда, Моя Венера золотая; Она блестить, какъ молодая Въ уборъ брачномъ красота! Пустынникъ міра безотрадный, Съ ея таинственныхъ лучей Я не свожу моихъ очей Въ тоскъ мучительной и хладной. Моей бездъйственной души Не оживляя вдохновеньемъ, Она небеснымъ утъшеньемъ Ее даритъ въ ночной тиши. Какой-то силою волшебной Она влечетъ меня къ себъ И, перекорствуя судьбъ, Врачуетъ грусть мечтой целебной! Предавшись ей, я вижу вновь Мои потерянные годы, Дни счастья, дружбы и свободы. И помню первую любовь.

## КОЛЬЦО.

Я полюбиль ее съ тъхъ поръ, Когда печальный, тихій взоръ Она на мнъ остановила, Когла безмолвнымъ языкомъ Очей, пылающихъ огнемъ, Она со мною говорила. О, какъ безмолвный этотъ взоръ Былъ для души моей понятенъ, Какъ этотъ тайный разговоръ Былъ восхитительно пріятенъ! Произенный тысячами стрълъ Любви безумной и мятежной, Я, очарованный, смотрълъ На милый образъ дъвы нъжной; Я весь дрожаль, я трепеталь, Какъ злой преступникъ передъ казнью, -Непостижимою боязнью Мой духъ смущенный замиралъ... Полна живъйшаго вниманья Къ моей мучительной тоскъ, Она, съ улыбкой состраданья, Какъ ропотъ арфы вдалекъ, Какъ звукъ волшебнаго напъва, Мнъ чувства сердца излила. II эта рвчь, о двва, двва, Меня, какъ молнія, пожгла!.. Властитель міра, Царь небесный! Она, мой ангелъ, другъ прелестный, Она не можетъ быть моей!.. Едва жива, она упала Ко мнъ на грудь; ея лицо То вдругъ бладнало, то пылало, -

Но на рукъ ея сверкало Ахъ, обручальное кольцо!... Свершилось все!... Кровавымъ градомъ Кольно невъсты облило Мое холодное чело... Я быль убить землей и адомъ... Я всталь, отбросиль отъ себя Ея обманчивую руку И, сладость жизни погубя, Стъснивъ въ груди любовь и муку, Ей на ужасную разлуку Сказалъ: «прости, забудь меня! Прости, невъста молодая, Любви торжественный залогъ! Прости, прекрасная, чужая! Со мною смерть, съ тобою Богъ! Спъши на лоно сладострастья, На лоно радостей земныхъ, Гдв ждетъ тебя въ минуту счастья Нетерпъливый твой женихъ; Гдъ онъ съ владычествомъ завиднымъ Твой поясъ дъвственный сорветъ И съ самовластіемъ обиднымъ Своею милой назоветъ... Люби его: тебя достоинъ Судьбою избранный супругъ; Но, помни дъва, - я покоенъ: Твой долгъ — мучитель, а не другъ... Печально, быстро вянутъ розы На знов летнемъ безъ росы: Въ темницъ душной моютъ слезы Порабощенныя красы...> Далеко, долго раздавался Стонъ бъдной дъвы надъ кольцомъ, И съ шумной радостью примчался За нею суженый съ попомъ. Напрасно я забыть былое

Хочу въ далекой сторонъ: Мнъ часто видится во снъ Кольцо на пальцъ золотое. Хочу забыть мою тоску, Твержу себъ: она чужая, — Но, безполезно пзнывая, Забыть до гроба не могу.

# БУКЕТЪ.

Къ груди твоей, Эмма, Приколотъ букетъ:
Онъ — жизни эмблема, — Но розы въ немъ нътъ.
Узорнъй, алъе
Есть много цвътовъ;
Но краше, милъе
Царица луговъ.
Энирный влетаетъ
Въ окно мотылекъ;
На персяхъ лобзаетъ
Онъ каждый цвътокъ;

Надъ ландышемъ вьется, Къ лилев прильнулъ, Кружится, несется — И быстро вспорхнулъ. Куда жъ ты, безстрастный Любовникъ цвътовъ? Иль ищешь прекрасной Царицы луговъ? О Эмма, о Эмма! Вотъ блескъ красоты!.. Какъ роза, эмблема Невинности ты.

## ОЖИДАНІЕ.

Какъ долго ждетъ Моя любовь! Зачъмъ нейдетъ Моя Любовь? Пора давно! Часы летятъ И все одно Любви твердятъ: Скоръй, скоръй Ловите насъ, Пока Морфей Скрываетъ васъ Отъ зоркихъ глазъ! Поетъ изтухъ; Проиълъ другой, И пылкій духъ Убитъ тоской.

Все нѣтъ и нѣтъ!
Рѣдѣетъ тѣнь,
И брежжетъ свѣтъ,
И скоро день...
Спѣши, спѣши,
Моя Любовь,
И утуши
Мою любовь!..

# НА СМЕРТЬ ТЕМИРЫ.

Быстро, быстро пролетаетъ Время нашъ подлунный свътъ, Все разить и сокрушаеть. И ему препятствій нътъ. Ахъ, давно ль весна златая Расцвътала на поляхъ? Часъ пробилъ — зима съдая Мчится въ вихряхъ и сибгахъ! Лишь возникла юна роза, Развернула стебельки, — Дуповеніемъ мороза Опустилися листки. Такъ и ты, моя Темира, Нъжный другъ души моей, Бывъ красой недавно міра, Вдругъ увяла въ цвъть дней! Лишь блеснула, какъ явленье, И сокрылася опять... Ахъ, одно мив утвшенье О тебъ воспоминать.

-000

### П Ѣ С Н И.

T.

Зачёмъ задумчивыхъ очей Съ меня, красавица, не сводишь? Зачымь огнемь твоихь рычей Тоску на душу мнъ наводпшь? Не припадай ко мнъ на грудь Въ порывахъ милаго забвенья: Ты ничего въ меня вдохнуть Не можещь, кромъ сожальныя! Меня не въ силахъ воскресить Твоп горячія лобзанья: Я не могу тебя любить -Не для меня очарованья! Я быль любимь, и самь любиль -Увялъ на лонъ сладострастья, И въ хладномъ сердцъ схоронилъ Минуты горестнаго счастья. Я рано сорвалъ жизни цвътъ, Все потеряль, все отдаль Хлов, — И прежнихъ чувствъ, и прежнихъ лътъ Не возвратитъ ничто земное! Еще мнъ милы красота II лъвы пламенные взоры; Но сердце мучитъ пустота, А совъсть - мрачные укоры! Люби другаго: быть твоимъ Я не могу, о другь мой милый!.. Ахъ, какъ ужасно быть живымъ, Полуразрушась надъ могилой!

II.

У меня ль молодца Ровно въ двадцать летъ Со бъла со лица Спалъ румяный цвътъ; Черный волосъ кольцомъ Не бъжитъ съ плеча, На ремнъ золотомъ Нътъ грозы-меча, За жельзнымъ щитомъ Нътъ копья-огня, Подъ черкесскимъ съдломъ Нътъ стрълы-коня; Нътъ перстней дорогихъ Подарить милой! Безъ невъсты женихъ, Безъ попа налой... Разступись, разступись, Мать - сыра земля! Прекратись, прекратись, Жизнь — тоска моя! Лишь по ней, по милой, Красенъ бълый свътъ; Безъ милой, дорогой, Счастья въ мірт нттъ!

### III.

Тамъ, на небѣ высоко Свѣтитъ солнце безъ лучей, Тамъ безъ друга далеко Гаснетъ свѣтъ моихъ очей!.. У косящата окна Раскрасавица сидитъ; Призадумавшись, она Буйну вътру говоритъ: «Не шуми ты, не шуми, Буйный вътеръ, подъ окномъ; Не буди ты, не буди Грусти въ сердцъ ретивомъ; Не тверди мив, не тверди Объ измънникъ моемъ! Измениль мне, измениль, Мой губитель роковой: Насмъялся, пошутплъ Надъ моею простотой, Надъ моею простотой, Надъ дъвичьей красотой! Я погибла бы, душа, Красна дъвка, отъ ножа; Я погибла бъ отъ руки, А не съ горя и тоски. Ты убей меня, убей, Ненавистный мой злодъй! Я сказала бы ему, Милу - другу своему: Не жалъю я себя, Ненавижу я тебя! Лей и пей ты мою кровь, Утуши мою любовь!.. Не шуми жъ ты, не шуми, Буйный вътеръ надо мной; Полети ты, полети Вдоль дороги столбовой! По дорогъ столбовой Скачетъ воинъ молодой: Налети ты на него, На тирана моего; Просвищи, какъ жалкій стонъ. Прошенчи ему поклонъ Отъ высокихъ отъ грудей,

Отъ заплаканныхъ очей;
Чтобъ онъ помнилъ обо мнѣ
Въ чуже-дальней сторонѣ;
Чтобы, съ лютою тоской
Вспоминая, воздохнулъ
И съ горючею слезой
На кольцо мое взглянулъ, —
Чтобъ глядѣлъ онъ на кольцо,
Какъ на друга прежнихъ дней,
Какъ на бѣлое лицо
Бѣдной дѣвицы своей!...»



## РОМАНСЫ.

I.

Пышно льется свётлый Терекъ Въ мирномъ лоне тишины; Девы юныя на берегъ Вышли встретить пиръ весны.

Вижу игры, слышу ропотъ Сладкозвучныхъ голосовъ, Слышу ръзвый, легкій топотъ Разноцевтныхъ башмачковъ.

Но мой взоръ не очарованъ И блеститъ не для побъдъ, — Онъ тобой однимъ окованъ, Алый шелковый бешметъ!

Образъ дъвы недоступной, Образъ строгой красоты Думой грустной и преступной Отравилъ мои мечты. Для чего у страсти пылкой Чародъйной силы нътъ Превратиться невидимкой Въ алый шелковый бешметъ?

Для чего покровъ холодный, А не чувство, не любовь Обнимаетъ, жметъ свободно Гибкій станъ, живую кровь?...

### II.

Утро жизнью благодатной Освъжило сонный міръ; Дышетъ влагою прохладной Упоптельный зефиръ.

Нъга, радость и свобода Торжествуютъ юный день; Но въ мопхъ очахъ природа Отуманена, какъ тънь.

Что мнъ съ жизнью, что мнъ съ міромъ? На душъ моей тоска Залегла, какъ надъ вампиромъ Погребальная доска.

Вздохъ волшебный сладострастья Съ стономъ дъвы пролетълъ, И въ груди за призракъ счастья Смертный хладъ запечатлълъ.

Ужъ давно огонь объятій На злодът не горитъ; Но надъ нимъ, какъ звукъ проклятій, Этотъ стонъ ночной гремитъ. О, исчезни, стонъ укорный, И замри, какъ замеръ ты На устахъ красы упорной Подъ покровомъ темноты!

### III.

Одълъ станицу мракъ глубокій... Но и казачкой осужденъ Увидъть снова прежній сонъ На ложъ скуки одинокой. И знаю я, приснится онъ, Но горе дъвъ непреклонной! Приснится завтра ей, не сонной, Коварный сонъ, мятежный сонъ. Моей любви нетерпъливость Утушить детскую боязнь; Узнаетъ счастіе и казнь Ея упорная стыдливость. Станицу скроетъ темнота, -Но ужъ не мит во мракт ночи, А ей предстанетъ передъ очи Неотразимая мечта. И юныхъ персей трепетанье, II ропотъ устъ, и жаръ ланитъ, — Все сладко, сладко наградитъ Меня за тайное страданье.

# ЧЕРКЕССКІЙ РОМАНСЪ.

Подъ твнью дуба ввковаго, Въ скалв пустынной и крутой Сидитъ врагъ путника ночнаго — Черкесъ красивый и младой. Но онъ не замыселъ лукавый Таитъ во мракв тишины, Не дышетъ гибельною славой, Не жаждетъ свчи и войны. Томимый нъгой сладострастной, Черкесъ любви минуту ждетъ И такъ въ раздумъв о прекрасной Свою тоску передаетъ:

«Близка, близка пора свиданья! Давно кипитъ и стынетъ кровь, II проситъ върная любовь, Награды сладкой за страданья! Гдв ты? Спвши ко мнв, спвши, Джембе — душа моей души! Покойно все въ аулъ сонномъ. Оставь ревнивыхъ стариковъ! Они узръть твоихъ слъдовъ Не могутъ въ мракъ благосклонномъ! Гдв ты? Спвши ко мив, спвши, Джембе — душа моей души! Звъзда любви роднаго края, Ты цълый міръ въ монхъ очахъ! Въ твоей груди, въ твоихъ устахъ Заключена вся прелесть рая! Взошла луна... Спѣши, спѣши, О дъва, жизнь моей души!»

II вдругъ, какъ вътеръ тиховъйный, Она явилась передъ нимъ И обняла рукой лилейной Съ восторгомъ пылкимъ и нъмымъ! И лобызаетъ съ нъгой томной, И шепчетъ: «милый, я твоя!..» И вздохъ невольный и нескромный Волнуетъ сильно грудь ея... Она его!...

Но что мелькнуло Въ съдой ущелинъ скалы? Что зазвенъло и сверкнуло Среди густой, полночной мглы? Кто блещетъ шашкой обнаженной, Внезапно съ юношей сразясь? Чей слышенъ голосъ разъяренный: «Умри, съ злодъйкой не простясь!..»

Ея отецъ!... Отрады ночи Старикъ безсонный не вкусилъ: Онъ подозрительныя очи, Съ преступной дъвы не сводилъ; Онъ замъчалъ ея движенья, Ея таинственный побъгъ, И въ первый пылъ ожесточенья Дни обольстителя пресъкъ... Но гдв она? Какую долю Ей злобный рокъ опредълилъ? Уже ль на въчную неволю, Отецъ жестокій осудиль, И, изнывая въ заточеньъ Добычей гивва и стыда, Погибнетъ въ жалкомъ погребеньъ Любви виновной красота?... Что съ ней?.. Увы! вотъ дикій камень Стоитъ надъ гробомъ у скалы; Тамъ свътлыхъ иней несчастный пламень Давно погасъ для въчной тьмы! Въ тотъ самый мигъ, какъ другъ прекрасный Въ крови къ ногамъ ея упалъ, Послъдній вздохъ прощальный, страстный Стъснилъ въ груди ея кинжалъ!...

-∞⁄∞---

# ночь на кубани.

Весенній вечеръ на равнины Кавказа знойнаго слетвлъ; Туманъ медлительный одблъ Горъ дальнихъ синія вершины. Какъ море розовой воды, Заря слилась на небъ чистомъ Съ мерцаньемъ солнца золотистымъ, II гаснетъ все, — и съ высоты Необозримаго энпра, Толпой видъній окружень, На крыдьяхъ дегкаго зефира Спустился другъ природы — сонъ... Его вліянію покорный, Заботъ и воли мирный сынъ, Покой вкушаеть благотворный Трудолюбивый селянинъ. Богатый духомъ безмятежнымъ, Онъ спитъ въ кругу своей семьи, Подъ кровомъ върнымъ и надежнымъ Давно испытанной любви. II счастливъ въ незавидной долъ! Его всегда лельють сны: Онъ видитъ въчно лугъ и поле, II поцълуй своей жены. И онъ, заранъ утомленный Слепой фортуной сибарить,

И онъ отъ бъдности сокрытъ На ложв нъги утонченной! Напрасно голосъ гробовой Страданья тяжкаго взываеть: Онъ никогда не возмущаетъ Его души полуживой! И пусть таптъ глухая совъсть Свою докучливую повъсть: Ее ужасно прочитать Во глубинъ души убитой! Ужасно небо призывать Лесницъ, кровію облитой!... Едва замътною грядой — Громадъ воздушныхъ рядъ зыбучій — Плывутъ во тьмъ съдыя тучи, И мъсяцъ блъдный, молодой, Закрытый ихъ печальной тканью, Проръзалъ дальній горизонтъ И надъ гремучею Кубанью Глядится въ новый Геллеспонтъ... Бывало, бодрый и безмолвный, Казакъ на пагубныя волны Вперяетъ взоръ сторожевой: Неръдко ихъ знакомый ропотъ Таплъ коней татарскихъ топотъ Передъ тревогой боевой. Тогда винтовки смертоносной Нежданный выстрёль вылеталь, И хищникъ смертію поносной На брегъ русскомъ погибалъ, -Или толпой ожесточенной Врывались злобные враги Въ шатры Защиты изумленной, И обагряди глубь ръки Горячей кровью казаки. Но миновало время бранп, Смирился дерзостный Джигитъ,

И ръдко, ръдко по Кубани Свинецъ убійственный свиститъ. Молчаньемъ мрачнымъ и печальнымъ Окрестность битвъ обложена, И будто миромъ погребальнымъ Убита бранная страна... Все дышетъ нъгою прохладной, Все спитъ... Но что же сонъ отрадный, Въ тиши тапиственныхъ ночей, Не посттить моихъ очей? Зачёмъ зову его напрасно? Иль въ самомъ деле такъ ужасно Утратить вольность и покой? Ужель они не возвратимы, Кумпры юности моей, И никогда не укротимы Порывы сплыные страстей?...

Ахъ, кто мечтъ высокой върплъ, Кто почиталь коварный свъть И на заръ весеннихъ лътъ Его ничтожество измърилъ; Кто погубилъ, подобно мнъ, Свои надежды й желанья; Предъ къмъ разрушились вполнъ Грядущей жизни упованья; Кто спръ и чуждъ передъ людьми, Кому дадуть изъ сожальныя Иль ненавистного презрънья Когда-нибудь клочекъ земли, -Одинъ лишь тотъ меня оцънитъ, Моей тоски не обвинивъ, Душевнымъ чувствамъ не измънитъ И скажеть: «такъ, ты несчастливъ!» Какъ братъ къ потерянному брату, Съ улыбкой нъжной подойдетъ, Слезу страдальную прольетъ

И раздълитъ мою утрату!... Лишь онъ одинъ постигнуть можетъ, Лишь онъ одинъ пойметъ того, Чье сердце червь могильный гложетъ! Какъ пальма въ зеркалъ ручья, Какъ тень налетная въ лазури, Въ немъ отразится послъ бурп Душа унылая моя!.. Я буду — онъ, онъ будетъ — я, Въ одномъ изъ насъ сольются оба, II пусть тогда вражда и злоба, И мечъ, и заступъ гробовой Гремятъ надъ нашей головой!... Но гдъ же онъ, воображенье Очаровавшій пдеалъ -Мое прелестное видънье Среди пустыхъ, туманныхъ скалъ? Подобно грознымъ исполинамъ, Онъ чернъютъ по равнинамъ Въ своей безстрастной красотъ; Лишь иногда на высотъ Или въ развалинахъ кремнистыхъ Мелькаетъ пара глазъ огнистыхъ: Кабанъ свиръпый пробъжитъ, -Или орловъ голодныхъ стая, Съ пустынныхъ мъстъ перелетая, На время сонъ ихъ возмутитъ... А я на камив одинокомъ, Рушитель общей тишины, Сижу въ забвеніи глубокомъ, Какъ духъ подземной стороны. И пронесутся дни и годы Своей обычной чередой, Но мит покоя и свободы Не возвратять они съ собой!

~v>**a**<0

## ЧЕРНАЯ КОСА.

Тамъ, гдъ свистящія картечи Метала бранная гроза, Лежитъ въ пыли, на полъ съчи. Въ три грани черная коса. Она въ крови и безъ отвъта, Но тайный голосъ произнесъ: "Булатъ, протпвникъ Магомета, Меня съ главы дъвичьей снесъ! Гордясь красой неприхотливой. Въ родной свободной сторонъ, Чело невинности стыдливой Владъло мною въ тишинъ. Еще за часъ до грозной битвы Съ врагомъ отечественныхъ горъ Пылаль въ жару святой молитвы Звёзды Чиръ-Юрта ясный взоръ. Надежда храбрыхъ на пророка Отваги буйной не спасла, II я во прахъ велѣньемъ рока Скатилась съ юнаго чела! Оставь меня!... Кого делветъ Украдкой нъжная краса, Тому на сердцъ грусть навъетъ Въ три грани черная коса..."

### МЕРТВАЯ ГОЛОВА.

Изъ-за черныхъ облаковъ Блещетъ мъсяцъ въ вышинъ; Видны въ станъ казаковъ Десять копій при лунъ. Отчего-жъ она темна, Что не свътится она, Сталь десятаго конья? Что за призракъ вижу я, При обманчивой лунъ, На таинственномъ копьъ? О, не призракъ! На-яву Вижу вражескій укоръ — Безобразную главу Сына брани, сына горъ. Въчный сонъ — ея удълъ На отеческихъ поляхъ; На убійственныхъ мечахъ Онъ къ ней рано прилетълъ. Пять ударовъ острія Твердый черепъ разнесли; Муку смерти затая, Очи кровью затекли. Силу дивную бойца Злобный геній превозмогь: Трупъ холодный мертвеца Въ землю съ честію не легъ. И глава его темнитъ Сталь десятаго конья, И душа его паритъ Къ новой сферъ бытія...

## АКТАШЪ-АУХЪ.

На высотъ пустынныхъ скалъ, Подъ ризой инеевъ пушистыхъ, Какъ сторожъ пасмурный, стоялъ Дубъ старый, царь дубовъ вътвистыхъ. Сражансь съ хладомъ облаковъ, Встръчая гордо лучъ денницы, Одинъ, далеко отъ дубровъ, Служилъ онъ кровомъ хищной птицы. Молніеносный ураганъ Сверкнулъ въ лазуревой пучинъ, И разлетелся великанъ, Какъ прахъ по каменной твердынъ. Въ вертепахъ дикой стороны, Для чужеземца безотрадной, Гнъздились буйные сыны Войны и воли кровожадной. Долины мира возмущалъ Бреговъ Акташа лютый житель; Коварный геній охранялъ Его преступную обитель. Но гдъ ты, сонъ минувшихъ дней? Тебя смънила жажда мщенья, И сильный вождь богатырей Разсвяль сонив злоумышленья! Акташа нътъ! Пробилъ конецъ Безумству жалкаго народа, И не спасли тебя, бъглецъ, Твои кинжалы и природа! Гдъ блещетъ солнце, гдъ заря Едва мелькаетъ за горами, — Предстанетъ всюду предъ врагами Герой полночнаго царя.

-&&-

#### ГАРЕМЪ.

Кто любить нъгу чувствь, блаженство сладострастья, И не парить въ края азійскіе душой? Кто, пылкій юноша, который въ міръ счастья Не жаждеть въкъ утратить молодой? Пусть онъ летить туда... И населить красой блестящей свой гаремъ! Тамъ жизни радость онъ познаетъ и оцънить, И снова обрътеть потерянный эдемъ!....

Тамъ пиръ для чувствъ п ока! Красавицы Востока, Одна другой мильй, Одна другой ръзвъй, Послушныя рабыни, Умрутъ съ нимъ каждый мигъ! Съ душой полубогини, Въ восторгахъ огневыхъ, Душа его сольется, Заснетъ и вновь проснется, Чтобъ снова утонуть Въ пучинъ наслажденья! Тамъ пламенная грудь Манитъ воображенье; Тамъ бълая рука Влечетъ его слегка И страстно обнимаетъ; Одна его лобзаетъ, Одна ему поетъ, Горитъ и изнываетъ... Прелестныя подруги, Воздушны, какъ зефиръ, Порхають, стелють круги, То вьются, то летятъ,

То быстро станутъ въ рядъ. Межъ тъмъ въ дыму кальяна. На бархатъ дивана, Влюбленный сибаритъ Роскошно возлежитъ II, взоромъ пожирая Движенья гурій рая, Трепещетъ и кипитъ, II къ дъвъ сладострастья, Залогъ желанный счастья, Платокъ его летитъ... Но гдъ гаремъ, но гдъ она, Моя прекрасная рабыня? Кто эта юная богиня, Полунагая, какъ весна, Свъжа, плънительна, статна, Ръзвится въ банъ ароматной? На чьи небесныя красы Съ досадной ревностью власы Волною падають пріятной? Кого усердная толна Рабынь услужливыхъ лелветъ? Чья кровь горячая замлъетъ Въ объятьяхъ дъвы огневой? Кто сей счастливецъ молодой?... Ахъ, гдъ я? Что со мною стало? Она надъла покрывало, Ее ведутъ, — она пдетъ: Ее любовь на ложъ ждетъ...

Такъ жрецъ любви, игра страстей опасныхъ, Пълъ наслажденья чуждыхъ странъ И оживлялъ въ мечтаньяхъ сладострастныхъ

> Чувствъ очарованныхъ обманъ. Онъ пълъ... Души его кумиры Носились тайно вкругъ него, И въ этотъ мигъ на всъ порфиры Не промънялъ бы онъ гарема своего!

# КРЕМЛЕВСКІЙ САДЪ.

Люблю я позднею порой, Когда умолкнетъ гулъ раскатный И шумъ докучный городской, Лосугъ невинный и пріятный Подъ сводомъ неба провождать. Люблю задумчиво питать Мои безпечныя мечтанья Вкругъ стънъ Кремлевскихъ въковыхъ, Подъ твные липокъ молодыхъ, И пить весны очарованье Въ ароматическихъ цвътахъ, Въ красъ аллей разнообразныхъ, Въ блестящихъ зеленью кустахъ. Тогда, краса ленивцевъ праздныхъ, Одинъ, не занятый никъмъ, Смотря и ничего не видя, И, какъ султанъ, на лавкъ сидя, Я созидаю свой эдемъ Въ смъшныхъ и странныхъ помышленьяхъ. Мечтаю, грежу, какъ во сиъ, Гуляю въ выспреннихъ селеньяхъ-На солнцъ, небъ и лунъ; Преображаюсь въ полубога, Сужу ръшительно и строго Мірскія бредни, целый міръ, Дарую счастье милліонамъ... И между тъмъ, пока мой пиръ Воздушный, легкій и духовный Пріемлетъ всю свою красу, — И я себя перенесу Гораздо дальше подмосковной. Плывя, какъ лебедь, въ небесахъ,

Луна сребрить сёдыя тучи;
Полночный вётерь на кустахь
Едва колышеть листь зыбучій, —
И въ тишинъ вокругь меня
Мелькають тёни проходящихъ,
Какъ тёни пасмурнаго дня,
Какъ проблески огней блудящихъ.

### ТАБАКЪ.

Курись, табакъ мой! Вылетай Изъ трубки дымъ пріятный И облаками разстилай Свой запахъ ароматный! Не столько Персу милъ кальянъ Или шербетъ душистый, Сколь милъ душъ моей туманъ Твой легкій и волнистый! Злой рокъ лишилъ меня всего — И чести, и свободы, Но все курю, на-зло его, Табакъ, какъ въ прежип годы; Курю и мыслю: какъ горитъ Табакъ мой въ трубкъ жаркой, Такъ и меня испепелитъ Рокъ пагубный и жалкій... Курись же, въйся, вылетай, Дымъ сладостный, пріятный, И, если можно, исчезай И жизнь съ нимъ невозвратно!

### ТАРКИ.

Я быль въ горахъ — Какая радость! Я былъ въ Таркахъ — Какая гадость! Скажу не въ смъхъ: Аулъ Шамхала Похожъ не мало На русскій хлѣвъ. Большой и длинный, Обмазанъ глиной, Не чистъ внутри, Не чистъ снаружи; Мечети съ три, Ручын да лужи, Кладбище, ровъ Да рыбный ловъ, Духанъ, пять лавокъ

И наконецъ, Всему въ добавокъ, Вверху дворецъ Преавантажный И двухъ-этажный, Гдъ князь Шамхалъ Сидитъ и судитъ Ветхъ наповалъ. Въ большой папахъ, Въ цвътной рубахъ, Румянъ и дюжъ, Счастливый мужъ По царству ходитъ И юныхъ дъвъ II въ стыдъ, и въ гитвъ Неръдко вводитъ.





#### 1833.

#### ИМЕНИННИКУ.

(А. П. Лозовскому.)

б могу тебъ. Лозовскій. Подарить для именинъ? Я, по милости бъсовской, Очень бълный господинъ! Въ стопцизмъ самомъ строгомъ, Я живу безъ серебра, II въ шатръ моемъ убогомъ Нътъ богатетва и добра, Кромъ сабли и пера. Жалко споря съ гивной службой, Я ни геній, ни солдать, II одной твоею дружбой Въ долъ пагубной богатъ! Дружба — неба даръ священный, Рай земнаго бытія! Чфиъ же, другъ неоцфиенный, Заплачу за дружбу я? Дружбой чистой, неизмънной,

Дружбой сердца на обмънъ: Плънъ торжественный за плънъ!.. Но смотри: невольникъ страждетъ Въ пепріятельскихъ цёпяхъ И напрасно воли жаждетъ, Какъ псточника въ степяхъ? Такъ и я, могучей сплой Предназначенный тебъ, Не могу уже, мой милый, Перекорствовать судьбъ... Не могу сказать я вольно: «Ты чужой мив, я не твой!» Было время — и довольно... Голосъ пылкій и живой Излетель, какъ бури вой, Изъ груди моей суровой... Ты услышаль дивный звукъ, Громкій отзывъ жизни новой-И уста, и пламень рукъ, Будто съ дътской колыбели, Навсегда запечатлъли Въ насъ святое имя — другъ! Въ чемъ же, въ чемъ теперь желанье Имениннику души? Это върное признанье Глубже въ сердце запиши!..

 $\sim$ 

30-го Августа 1833 года.

### ДЕМОНЪ ВДОХНОВЕНЬЯ.

Такъ, это онъ, знакомецъ чудный Моей тоскующей души, Мой добрый гость въ толив безлюдной И въ усыпительной глуши! Недаромъ сердце угнетала Непостижимая печаль: Оно рвалось, летъло вдаль, Оно желаннаго искало. II вотъ, какъ тихій сонъ могилъ, Лобзаясь съ хладными крестами, Онъ благотворно осънилъ Меня волшебными крылами, II съ нихъ обильными струями Сбъжала въ грудь мнъ кръпость силъ. — II онъ безплотными устами Къ моимъ безчувственнымъ приникъ. II своенравнымъ вдохновеньемъ Душа зажглася съ изступленьемъ, И проглаголаль мой языкъ: «Гдъ я. гдъ я? Какихъ условій Я быль торжественнымь рабомь? Надъ Аполлоновымъ жрецомъ Летаетъ демонъ празднословій! Я вижу: злая клевета Шипитъ въ пыли зменнымъ жаломъ, II злая глупость, мать вреда, Грозитъ мнъ издали кинжаломъ. Я вижу, будто бы во сиъ. Фигуры, тъни, лица, маски, Темны, прозрачны и безъ краски. Густою цанью по стана, Онъ мелькаютъ въ видъ пляски...

Ни па, ни такта, ни шаговъ У очарованныхъ духовъ... То нитью легкой и протяжной, Подобно тонкимъ облакамъ, То массой черной, сто-этажной, Плывутъ, какъ волны по волнамъ... Какое чудо! что за видъ Фантасмагоріи волшебной!.. Вст тти гимнъ поютъ волшебный. Я слышу, страшный хоръ гласитъ: «О Ариманъ! о грозный царь Тъней, забытыхъ Оризмадомъ! Къ тебъ взываетъ цълымъ адомъ Твоя трепещущая тварь!.. Мы не страшимся тяжкой муки: Лавно, давно привыкли къ ней Въ часы твоей угрюмой скуки, Подъ звукомъ тягостныхъ цепей; Съ печальнымъ мъсячнымъ восходомъ Къ тебъ мы мрачнымъ хороводомъ Спѣшимъ, возставши изъ гробовъ. На крыльяхъ филиновъ и совъ! Сыны родительскихъ проклятій, Надежду вживъ погубя, Мы ненавидимъ и себя, И злыхъ, и добрыхъ нашихъ братій!... Когтями острыми мы рвемъ Ихъ изнуренные составы; Страдая сами — зло за зломъ Изобрътаемъ мы, царь славы, Для страшной демонской забавы. Для наслажденья твоего!.. Воззри на насъ кровавымъ окомъ: Есть пиръ любимый для него. — И въ утъшении жестокомъ. Сквозь мракъ геенны и огни, Уста улыбкой проясни!

О Арпманъ! о грозный царь Тъней, забытыхъ Оризмадомъ! Къ тебъ взываетъ цълымъ адомъ Твоя трепещущая тварь!...>

И вдругъ: и трескъ, И громъ, и блескъ — И Арпманъ, Какъ ураганъ, Въ тройной коронъ Изъ черныхъ змъй, Предсталъ на тронъ Среди тъней! Умолкли стоны, И милліоны Волшебныхъ лицъ Поверглись ницъ!..

«Рабы моп, рабы моп,
Отступники небеснаго свътила!
Надъ вами власть моей руки
Отъ въчности донынъ опочила,
И непреложенъ мой законъ!..
Настанетъ день неотразимой злобы —
Пожрутъ, пожрутъ неистовые гробы
И солнце, и луну, и гордый небосклонъ...
Все грозно дань заплатитъ разрушенью, —

И на развалинахъ міровъ Узрите вы опять, по тайному вельнью, Во мнъ властителя страдающихъ духовъ!..»

И вновь: и трескъ, И громъ, и блескъ — И Ариманъ, Какъ ураганъ, Въ тройной коронъ Изъ черныхъ змъй, Исчезъ на троиъ Среди тъней!..

Все тихо!.. Страшныя видёнья, .

Какъ вихрь, умчались по стъпъ,
И я, какъ будто въ тяжкомъ снъ,
Опять съ своей тоской сижу наединъ...
Зачёмъ ты улетёлъ, о демонъ вдохновенья?...

## ЦЫГАНКА.

Кто идетъ передъ толпою По широкой площади Съ загорълой красотою На щекахъ и на груди? Подъ разодраннымъ покровомъ Проницательна, черна — Кто въ величіп суровомъ Эта дивная жена? Вьются локоны небрежно По нагимъ ея плечамъ, — Искры наглости мятежно Разбъжались по очамъ, — II страшнъй ударовъ съчи, Какъ гремучая ръка, Льются сладостныя рачи У безстыдной съ языка. Узнаю тебя, вакханка Незабвенной старины: Ты - коварная цыганка, Дочь свободы и весны! Подъ узлами бъдной шали Ты не скроешь отъ меня Ненавистницу печали, Друга радостнаго дня!

Ты знакома вдохновенью Поэтической мечты, Ты дарила наслажденью Африканскіе цвѣты! Ахъ, я помню... Но ужасно Вспомпнать лукавый сонъ: Фараонка, не напрасно Тяготитъ мнѣ душу онъ! Пронеслась съ годами сила, Я увялъ — п на-яву Мнѣ рука твоя вручила Приворотную траву!..

#### РАСКАЯНІЕ.

-∞∞---

Я согръшилъ противъ разсудка — Его на мигъ я разлюбилъ: Тебъ, степная незабудка, Его я съ честью подарплъ! Я промънялъ святую совъсть На мщенье буйнаго глупца, II отвратительная повъсть Гласить безуміе пъвца. Я сограшиль противь условій Души и славы молодой, Какія демонъ празднословій Теперь освищеть съ клеветой. Кпижаль коварный сожальныя, Притворной дружбы и любви, Теперь потонетъ, безъ сомнънья, Въ моей бунтующей кровп. Толпа знакомцевъ въроломныхъ, Ихъ шумный смъхъ, и строгій взоръ Мужей значительно безмолвныхъ, И ропотъ дъвъ неблагосклонныхъ -Все мив и казиь, и приговоръ! Какъ чалъ неистовый похмвлья, Ты отлетела наконецъ, Минута злобнаго веселья! Проснись задумчивый пъвецъ! Гдъ гармоническая лира, Гдъ Барда юнаго вънокъ? Ужель повергнулъ ихъ порокъ Къ стопамъ ипчтожнаго кумпра? Ужель бездушный идеалъ Неотразимаго разврата Тебя, какъ жертву каземата, Рукой поносной оковаль? О нътъ!.. Свершилось!.. Жаръ мятежный Остылъ на пасмурномъ челъ... Какъ сынъ земли, я дань землъ Принесъ чредою неизбъжной: Узналъ безславіе, позоръ Подъ маской дикаго невъжды; Но предъ лицомъ кавказскихъ горъ Я рву нечистыя одежды! Подобный гордостью горамъ, Замътнымъ въ безднахъ и лазури, Я воспарю, какъ опміамъ Съ цвътовъ пустынныхъ, къ небесамъ, И передамъ моимъ струнамъ И ревъ, и вой минувшей бурп.

#### СОНЪ ДЪВУШКИ.

Скучно девушке съ старушкой Ллинный вечеръ просидъть наединъ. Скучно съ глупою болтушкой Пъсни пъть о незабвенной старинъ. Спится бъдной за разсказомъ О какомъ-то колдунъ, И надъ слухомъ, и надъ глазомъ Сонъ зацарствовалъ вполнъ. Вотъ уснула — п видънья, Подъ морфеевымъ крыломъ, Разнесли благотворенья Надъ пылающимъ челомъ. Видитъ дъва сонъ мятежный. Плодъ томительныхъ годовъ. Тайный отзывъ думы нъжной: Трехъ красивыхъ жениховъ. Юны, пламенны и страстны Къ ней приблизились они, Просять трое у прекрасной . Ласки дъвственной любви! Пышетъ пламень сладострастья Въ соблазнительныхъ очахъ, Ропотъ нъги, ропотъ счастья Зампраетъ на устахъ. Бьется сердце у Нанины: Труденъ выборъ для души: Женихи, какъ трп картины, Миловидны, хороши... Наконецъ, невольной силой Къ одному привлечена, Говоритъ она: "мой милый, Я тебъ обречена!"

Поцълуй любви трепещетъ На счастливцъ молодомъ... Вдругъ струистый пламень блещеть; Загремълъ подземный громъ... Все исчезло... Засверкало Что-то яркое въ углу, Зашумвло, зажужжало, И, какъ будто на-яву, Передъ ней козелъ рогатый, Старецъ съ книгою въ рукахъ И пътухъ большой, мохнатый, Въ красно-бурыхъ завиткахъ... Обмерла моя Нанина, Нътъ защитника нигдъ... "Пресвятая Магдалина! Не оставь меня въ бъдъ!..." Снова моднія сверкнула; Призракъ пагубный печезъ... Дъва — ахъ! Открыла очи, — Вкругъ постели тишина... Лишь надъ ней во мракъ ночи, Какъ туманная луна, Шепчетъ бабушка съдая Что-то съ книгой и крестомъ: "Пробудись, моя родная! Ты въ волненіи живомъ: Соблазниль тебя лукавый Окаянною мечтой... Призови разсудокъ здравый, Въ помощь съ вёрою святой; Мнъ самой мечтались прежде И козлы, и пътухи, Но не бойся — върь надеждъ: Намъ они не женихи".

## АХАЛУКЪ.

Ахалукъ мой, ахалукъ, Ахалукъ демикотонный, Ты работа нъжныхъ рукъ Азіатки благосклонной! Ты родился подъ иглой Отагинки чернобровой, Послъ робости суровой И любви во тьмѣ ночной. Ты не пышной пестротою, **Пвътомъ** гордыхъ Узденей, Но смиренной простотою — Цвътомъ съверныхъ ночей, Милъ для сердца и очей... Черенъ ты, какъ локонъ длинный У пыганки кочевой: Мраченъ ты, какъ духъ пустынный — Сторожъ урны гробовой, — И серебряной тесьмою, Какъ волнистою струею **Дагестанскаго** ручья, Обвились твои края. Никогда пгра адмаза У Могола на чалмъ, Никогда луна во тьмѣ, Ни чело твое, о База, Это блъдное чело, Это чистое стекло, Споря въ живости съ опаломъ, Подъ ревнивымъ покрываломъ, -Не сіяли такъ свътло! Ахъ, серебряная змъйка; Ненаглядная струя — Это ты, моя злодъйка; Ахалукъ суровый - я!

#### ПРИЗВАНІЕ.

Въ душъ горитъ огонь любви; Я жажду наслажденья. О, милый мой, лови, лови Минуту заблужденья! Явись ко мив, явись, какъ духъ Нежданный, безпощадный, Пока томится, ноетъ духъ Въ надеждъ безотрадной,-Пока пграетъ на челъ Румянецъ прихотливый, И впжу я въ туманной мглъ Звъзду любви счастливой! Я жду тебя, — я вся твоя; Покрой меня лобзаньемъ, в охит и --, атиж онгои II Сольюсь съ твоимъ дыханьемъ! Въ душъ горитъ огонь любви; Я жажду наслажденья. О, милый мой, лови, лови Минуту заблужденья!

## СТЕПЬ.

Свътлый мъсяцъ пзъ-за тучъ
Бросилъ тихо ясный лучъ
По степи безводной;
Какъ янтарная слеза,
Блещетъ влажная роса
На травъ холодной.
Время, дъвица-душа,
Изъ-подъ съни шалаша
Пролети украдкой;

Улови, прелестный другъ, Отъ завистливыхъ подругъ Мигъ любови краткой!

Не звенить ли за холмомъ Милый голосъ?

Не сверкнулъ ли надъ плечомъ Черный волосъ?

Не знакомое ли мнъ

Покрывало

Въ благосклонной тишинъ Промелькало?..

Сердце въщее дрожитъ; Дъва юная спъшитъ

Къ тайному пріюту.

Скройся, мъсяцъ золотой, Надъ счастливою четой,

Скройся на минуту! Мигъ волшебный пролетълъ,

мигъ волшеоный пролеталъ Какъ видънье,

И осталось мит въ удёлъ Сожалънье!

Скоро-ль, дъвица-краса, Отъ желанья

Потемнъютъ небеса Для свиданья?... 77....

#### ОКНО.

Тамъ, надъ быстрою рѣкой, Есть волшебное окно; Бѣлоснѣжною рукой Открывается оно. Груди полныя дрожатъ Изъ-подъ тѣни полотна; Очи свѣтлыя блестятъ Изъ волшебнаго окна,— И, склонясь на локотокъ Подъ весенній вечерокъ, Миловидна, хороша, Смотритъ дѣвица-душа.

Улыбнется — и природа разцвѣтетъ, И пріятнъй соловей въ саду поетъ,

И надъ ручкою лилейной Вьется вътеръ тиховъйный,

> И порхаетъ, И летаетъ

Съ сладострастною мечтой Надъ дъвицей молодой.

Но лишь только опускаетъ раскрасавица окно, Все надъ Терекомъ суровымъ и мертво, и холодно.

Улыбнись, душа-дъвица, Улыбнись, моя любовь, И вечерняя зарница Освътитъ природу вновь! Нътъ! Жестокая не слышитъ Робкой жалобы моей, И въ груди ея не пышетъ Иламень нъги и страстей. Будетъ время, равнодушная краса,

Разнесется отъ печали свътлорусая коса!

Сердце пылкое, живое, Загрустить во тьмѣ ночной, И страданіе чужое Ознакомптся съ тобой, — И откроешь ты ревниво Потаенное окно, Но любви нетерпъливой Не дождется ужъ оно!

## ПЪСНЬ ГОРСКАГО ОПОЛЧЕНІЯ.

Зашумълъ орелъ двуглавый Надъ враждебною ръкой; Прояснился путь кровавый Передъ дружною толной. Ты заржавълъ, мечъ булатный, Отъ бездъйственной руки, Заждались вы славы ратной, Троегранные штыки! Завизжить свинець летучій Надъ безстрашной головой, II нагрянетъ черной тучей На врага зловъщій бой. Разорветъ ряды злодъя Смертоносный ураганъ, II исчезнетъ, цъпенъя, Ненавистный мусульманъ. Распадутся съ ярымъ трескомъ Неприступныя скалы, II зажжется новымъ блескомъ Грозный день Гебекъ-Калы.\*

<sup>\*</sup> Гебекъ-Кала, или святая гора, хребетъ Салатовскихъ горъ, гдѣ гевералъ-лейтенантъ Вельяминовъ, послѣ упорнаго сраженія, разбилъ наголову Кази-Муллу, которий безъ туфель, трубки и бурки бѣжалъ съ поля сраженія и едва пе былъ захваченъ въ шлѣнъ. А. П.

# ПОСЛАНІЕ КЪ А. П. Л(озовскому).

(ОТРЫВОКЪ).

И нътъ ихъ, нътъ! Промчались годы Душевныхъ бурь и мятежей, И я далекъ отъ рубежей Войны, разбоя и свободы... И я, безъ грусти и тоски, Покинулъ бранныя станицы, Гдъ въ въчной праздности дъвицы, Гдъ въ въчномъ дълъ казаки; Гдъ молоканки очень строги Для целомудренных невесть; Гдъ днемъ и стража, и разъъздъ. А ночью шумныя тревоги; Гдъ бородатый богатырь, Всегда готовый на сраженье, Мъняетъ важно на чихирь Въ горахъ отбитое имънье; Гдъ беззаботливый старикъ Всегда молчить благопристойно, Лишь только-бъ сварливый языкъ Не возмущаль семьп нокойной; Гдъ день и ночь съдая мать Готова дочери стыдливой Седьмую заповъдь читать; Гдъ дочь внимаетъ терпъливо Совъту древности болтливой, И между темъ, въ тринадцать летъ, Въ глазахъ святоши боязливой, Полите шьетъ себт бешметъ; Гдъ безукорная жена

Глядитъ, скосясь на изувъра; \* Гдв мужъ, отъ сабли и съдла Бъжавъ, какъ тънь, въ покоъ краткомъ, Подъ кровомъ мпрнаго угла, Себъ растить въ забвеньъ сладкомъ Красу оленьяго чела: Гдв все живетъ однимъ развратомъ: \*\* Гат за червонецъ можно быть Женъ — сестрой, а мужу — братомъ; Гдв можно ръзать и душить Провзжихъ съ солнечнымъ закатомъ; Гдъ ядъ, кинжалъ, свинецъ и мечъ Всегда смъняются пожаромъ, II голова катится съ плечъ Подъ неожиданнымъ ударомъ; Гдъ, наконецъ, Кази-Мулла, Свиръпый воинъ исламизма, Въ когтяхъ полночнаго орла Разтерзанъ съ гидрой фанатизма; И паль коварный Бей-Булать, \*\*\* И кровью злобы п раздора Запечатлълъ дъла позора Отважный русскій ренегатъ...\*\*\*\*

<sup>\*</sup> Почетное титло, которымъ величаютъ пногда закоренѣлыя старообрядки русскихъ воиновъ. А. П.

<sup>\*\*</sup> Частыя необходимыя сношенія казаковъ съ горцами служать невольною причиною безпорядковъ, происходящихъ пногда въ станицахъ. Кому не извъстны хищиме, неукротимые нравы чеченцевъ? Кто не знаетъ, что миролюбивъйшія мѣры, принимаемыя русскимъ правительствомъ для усмиренія буйства сихъ мятежниковъ, никогда не имѣли полнаго успѣха? Закоренѣлые въ правилахъ разбоя они всегда одинаковы. Близкая, неминуемая опасность успоконваетъ ихъ на-время; послѣ опять то же вѣроломство, то же убійство въ нѣдрахъ своихъ благодѣтелей... Черты безиравственности, приведенныя въ семъ отрывкѣ, относятся собственно къ этому жалкому народу. А. П.

<sup>\*\*\*</sup> Бей-Булать важное лицо въ исторіи горскихъ революцій.

<sup>\*\*\*\*</sup> Каплуновъ, бътлый русскій солдать, прославившій себя въ горахъ разбоемъ и непримъримою ненавистью къ соотечественникамъ.

И все утихло: стонъ проклятій, Громовъ побъдныхъ торжество — И съло мира божество На трупахъ недруговъ и братій... Таковъ сей край, отъ древнихъ лътъ, Свидътель казни Прометея, Войны Лукулла и Помпея, И Тамерлановыхъ побъдъ.



\* \*

«Добрый витязь, скинь шеломъ, Отдохни съ друзьями; Предъ горящимъ камелькомъ Побесъдуй съ нами!»

— Что могу я вамъ сказать? Одну повъсть знаю, Мнъ легко-ль ее сказать: Я люблю, страдаю!

«Добрый витязь, ты горишь Страстью безнадежной; Но зачёмъ дворца бёжишь Изабеллы нёжной?»

— Мрачной горести моей Взоръ ея — виновникъ; Я до гроба върный ей Рыцарь и любовникъ!

Той, которой милъ весь свътъ, Гордый царь владъетъ; Позабыть ее — нътъ, нътъ, Сердце не умъетъ!

Скоро, скоро средь мечей Кончу въкъ постылый, Не могу я жить для ней — Пусть умру для милой!



Опять она, опять Москва! Ръветъ зыбкій паръ тумана, И засіяли голова И крестъ Великаго Ивана! Вотъ онъ - огромный Бріарей, Отважно спорящій съ громами, Но другъ народа и царей, Съ своими ста колоколами! Его набатъ и тихій звонъ Всегла пріятны патріоту; Не въ первый разъ, спасая тронъ, Онъ влекъ злодъя къ эшафоту! И васъ, Реншильдъ и Шлиппенбахъ, Встръчалъ привътъ его громовый, Когда, съ улыбкой на устахъ, Влачились гордо вы въ цъпяхъ За колесницею Петровой! Дъла высокія славянъ, Прекрасный въкъ Семпрамиды, Героп Альповъ и Тавриды, --Онъ былъ вашъ върный Оссіянъ, Звучнъй, чъмъ Игоревъ Баянъ! И онъ, супругъ твой, Жозефина, Жельзный волей и рукой, На въковаго исполина Взпралъ съ невольною тоской!

Москва, подъ игомъ супостата, И ночь, и бунтъ, и Кремль въ огнъ -Нередко новаго сармата Смущали въ грустной тишинъ. Еще свободы ярой клики Танда русская земля: Но грозенъ былъ Иванъ Великій Среди безмолвнаго Кремля; И Святослава мечъ кровавый Сверкнулъ надъ буйной головой, И, избалованная славой, Она склонилась величаво Передъ торжественной судьбой!.. Возстали царства; пламень брани Подъ небомъ Африки угасъ, И звучно, звучно съ плескомъ дланей Слидся Ивана шумный гласъ!.. И гдъ-жъ, когда въ скрижаль отчизны Не вписанъ доблестный Иванъ? Всегда, вездъ безъ укоризны Онъ, русской правды алкоранъ!.. Люблю его въ войнъ и миръ, Люблю въ обычной простотъ И въ пышной пламенной порфиръ, Во всей волшебной красотъ, Когда во дни воспоминаній Событій древнихъ и живыхъ, Среди щитовъ, огней, блистаній, Горитъ онъ въ радугахъ цвътныхъ!.. Томясь желаньемъ ненасытнымъ Заняться важно суетой, Люблю въ раздумьт любопытномъ Взойти съ народною толпой Подъ самый куполь золотой, И видъть съ жалостью оттуда. Что эта гордая Москва. Которой добрая молва

Всегда дарила пмя чуда — Песку и камней только груда. Безъ словъ коварныхъ и пустыхъ Могу прибавить я, что лица, Которыхъ болъе другихъ Ласкаетъ матушка-столица, Оттуда видны безъ очковъ, Повърьте мнъ, какъ вереница Обыкновенныхъ каплуновъ... А сколько мыслей, замъчаній, Философическихъ идей, Филантропическихъ мечтаній И романическихъ затъй, Всегда насчетъ другихъ людей, На умъ приходитъ въ это время? Какое сладостное бремя Лежитъ на сердцъ и душъ! Ахъ, это счастье безъ обмана, Оно лишь жителя Монблана Лельетъ въ вольномъ шалашь! Одинъ крестьянинъ полудикій Не даромъ молвилъ во слезахъ: "Великъ Господь на небесахъ, Великъ въ Москвъ Иванъ Великій!... « Итакъ, хвала тебъ, хвала, Живи, цвъти, Иванъ Кремлевскій. II, утъщая слухъ московскій, Гуди во всѣ колокола!...



## 1834.

## БОЖІЙ СУДЪ.

сть духи зла— непстовыя чада
Благословеннаго Отца;
Удълъ ихъ— грусть, отчаянье— отрада,
А жизнь— мученье безъ конца.

Въ великій часъ рожденія вселенной, Когда извлекъ Всевышній Перстъ, Изъ тьмы въковъ, эспръ одушевленный Для хора солнцевъ, лунъ и звъздъ;

Когда Творецъ торжественное слово, Въ премудрой благости, изрекъ: «Да будетъ прахъ величія основой!» И всталъ изъ праха человъкъ, —

Тогда Ему — свътлы, необозримы, Хвалу воспъли небеса, И юный міръ, какъ сынъ его любимый, Былъ весь — волшебная краса... И ярче звъздъ п солнца золотаго, Какъ Іорданскія струп, Вокругъ Его, Властителя Святаго, Вплись Архангеловъ роп.

И пышный сонмъ небесныхъ легіоновъ Былъ ясенъ, святъ передъ Творцомъ, И на скрижаль Божественныхъ законовъ Взиралъ съ трепещущимъ челомъ.

Но чистый огнь невинности покорной Въ сынахъ безсмертія потухъ — И грозно палъ, съ гордынею упорной, Высокій умъ, высокій духъ.

Свершился судъ!... Могучая десница Подъяла молнію и громъ — II пожрала подземная темница Богоотверженный Содомъ!...

II плачъ, п стонъ, п вопль ожесточенья Убили прелесть бытія,— II отказалъ въ надеждъ примиренья Ему правдивый Судія.

Съ тъхъ поръ враги прекраснаго созданья Таятся горестно во мглъ, И мучитъ ихъ, и жжетъ безъ состраданья Печать проклятья на челъ.

Напрасно ждутъ преступные свободы: Они противны небесамъ— Не долетитъ въ объятія природы Ихъ недостойный виміамъ!

Село Ильинское. S-го Іюля 1834 года. \* \*

Судьба меня въ младенчествъ убила; Не зналъ я жизни тридцать льть,—
Но ваша кисть мнъ вдругъ проговорила:
«Возстань изъ тьмы, живи, поэтъ!»
И расцвъла холодная могила,
И я опять увидълъ свътъ...

----

\* \* \*

Зачъмъ хотите вы лишить
Меня единственной отрады —
Душой и сердцемъ вашимъ быть
Безъ незаслуженной награды?
Вы наградили всъмъ меня —
Улыбкой, лаской и привътомъ,
И если я ничто предъ цълымъ свътомъ,
То съ этихъ поръ — я дорогъ для себя.
Я не забуду васъ въ глуши далекой,
Я не забуду васъ въ мятежной суетъ;
Гдъ бъ ни былъ я, вездъ съ тоской глубокой
Я буду помнить васъ, вездъ!..

-**♦**===**♦**---

## ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА.

О грустно мнв! Вся жизнь моя — гроза; Наскучилъ я обителью земною! Зачъмъ же вы горите предо мною, Какъ райскіе лучи предъ сатаною, Вы — черные, волшебные глаза? Увы! Давно, печаленъ, равнодушенъ, Я привыкалъ къ лихой моей судьбъ: Неистовый, безжалостный къ себъ, Презрълъ ее, въ отчаянной борьбъ, И гордо былъ несчастію послушенъ!

Старинный рабъ мучительныхъ страстей, Я испыталъ ихъ бремя роковое — И буйный духъ, и сердце огневое, Я все убилъ въ обманчивомъ покоъ, Какъ лютый врагъ покоя и людей!

Въ моей тоскъ, въ неволъ безотрадной, Я не страдалъ, какъ робкая жена; Меня несла противная волна, Несла на смерть — и гибель не страшна Казалась мнъ, въ пучинъ безпощадной.

И мракъ небесъ, и громъ, и черный валъ, Любилъ встръчать я съ думою суровой. И свисту бурь, подъ молніей багровой, Внимать, какъ мужъ отважный и готовый Испить до дна губительный фіалъ...

И погрузясь въ преступныя сомнънья О цълп бытія...

Я трепеталъ, чтобъ пстина меня, Какъ яркій лучъ, внезапно осъня, Не извлекла изъ тьмы ожесточенья.

Мнъ страшенъ былъ великій переходъ Отъ дерзкихъ думъ до свъта Провидънья; Я избъгалъ невиннаго творенья, Которое-бъ могло, изъ сожальнья, Моей душъ дать выспренній полетъ.

И вдругъ оно, какъ ангелъ благодатный — О, нътъ! какъ духъ карающій и злой — Свътлъе дня, явилось предо мной, Съ улыбкой розъ, пылающихъ весной На муравъ долины ароматной!

Явилось... Все исчезло для меня: Я позабыль въ мучительной невзгодъ Мою любовь и ненависть къ природъ, Безумный пыль къ утраченной свободъ, И все, чъмъ жилъ, дышалъ доселъ я...

Въ ея очахъ, алмазныхъ и привътныхъ, Увидълъ я, съ невольнымъ торжествомъ, Земной эдемъ!... Какъ будто существомъ Другихъ міровъ, какъ будто божествомъ Исполненъ былъ въ мечтаніяхъ завътныхъ.

И дъва — рай, и дъва — красота Лила мнъ въ грудь невыразимымъ взоромъ, Невинную любовь, съ таинственнымъ укоромъ, И пъла въ ней душа небеснымъ хоромъ: «Лобзай меня и въ очи, и въ уста!

Лобзай меня, пъвецъ осиротълый, Какъ мотылекъ лилею поутру! Люби меня, какъ милую сестру, И снова я и къ небу, и къ добру, Направлю твой разсудокъ омертвълый!>

И этотъ звукъ разгаданныхъ ръчей, И эта пъснь души ея прекрасной, Въ восторгъ чувствъ и нъги сладострастной, Гремъли въ ней — волшебницъ опасной, И връзались въ огонь ея очей!..

Напрасно я мой геній горделивый, Мой злобный рокъ на помощь призываль: Со мною онъ, какъ другъ, изнемогалъ, Какъ слабый врагъ, предъ мощнымъ трепеталъ, И я въ цъпяхъ предъ дъвою стыдливой!

Въ цъпяхъ!... Творецъ, безсильное дитя Играетъ мной, по волъ безотчетной, Казнитъ меня съ улыбкой беззаботной — И я, какъ рабъ, влачусь за нимъ охотно, Всю жизнь мою страданью посвятя!...

Но кто она, предестное созданье? Кому любви, безпечной и живой, Приносить дарь, быть можеть роковой? Увы! Гдъ тоть, кто дъвы молодой Вопьеть въ себя невинное дыханье?...

Гроза и громъ! Уже-ль мои уста
Произнесутъ убійственное слово?
Ужели все въ подсолнечной готово
Лишить меня прекраснаго земнаго?...
Такъ, я лишенъ, лишенъ — и навсегда!..
Кто видълъ тернъ колючій и безплодный,
И рядомъ съ нимъ роскошный виноградъ?.
Когда-жъ и гдъ равно ихъ оцънятъ
И на одной грядъ соединятъ?
Цвътетъ ли миртъ въ Лаиландіи холодной?...

Вотъ жребій мой! Благія небеса! Быть можетъ, я достопнъ наказанья; Но я съ душой — могу ли безъ роптанья Сносить моп жестокія страданья? Забуду-ль васъ, о, черные глаза!

Забуду-ль тѣ безцѣнныя мгновенья, Когда съ тобой, какъ другъ, наединѣ, Какъ нѣжный другъ, при солнцѣ и лунѣ Я заводилъ бесѣды въ тишинѣ, И изнывалъ въ тоскѣ, безъ утѣшенья!

Когда между развалинъ и гробовъ Блуждали мы, съ унылыми мечтами, И въчный сонъ надъ мирными крестами, И смерть, и жизнь летали передъ нами, И я искалъ покоя мертвецовъ,—

Тогда одной разсвянною думой Питали мы знакомыя сердца. О, какъ близка могила отъ вънца! И что любовь — не прахъ ли мертвеца?... И я склонялъ къ могиламъ взоръ угрюмый.

И ты, блёдна, съ потупленной главой, Следила ходъ мой, быстрый и неровный; Ты шла за мной, подъ тенію дубровной, Была со мной, — и я нашъ міръ духовный Не променяль на счастливый земной!...

И сколько разъ, надъ нѣжной Элоизой, Я находилъ прекрасную въ слезахъ,— Иль, затая дыханье на устахъ, Во тьмѣ ночей стерегъ ее въ волнахъ, Гдѣ, иногда, подъ сумрачною ризой, Бѣла, какъ снѣгъ—волшебныя красы Она струямъ зеркальнымъ предавала, И, между тѣмъ, стыдливо обнажала И грудь, и станъ— и вѣтромъ развѣвало И флеръ ея, и черные власы...

Смертельный ядъ любви неотразимой Меня терзалъ и медленно губилъ; Мнъ снова міръ, какъ прежде, опостылъ... Быть можетъ... Нътъ, мой часъ уже пробилъ, Ужасный часъ, ничъмъ неотвратимый!

Зачёмъ гнёвить безумно небеса? Ея ужъ нётъ! — Она цвётетъ и нынё... Но гдё?.. Для чьей цвётетъ она гордыни? Чей опміамъ курится для богини?.. Скажите мнё — о, черные глаза!





## 1834-1835.

#### НЕГОДОВАНІЕ.

дъ ты, время невозвратное Незабвенной старины? Гдъ ты, солнце благодатное Золотой моей весны? Какъ видъніе прекрасное, Въ блескъ радужныхъ лучей. Ты мелькнуло, самовластное, II сокрылось отъ очей! Ты не свътишь мив по-прежнему. Не горишь въ моей груди -Преданъ року непзбъжному Я на жизненномъ пути. Тучи мрачныя, громовыя Надъ главой моей висять: Предвъщанія суровыя Духъ унылый тяготятъ. Какъ я много драгоценнаго Въ этой жизни погубилъ! Какъ я идола презръннаго -Жалкій міръ боготвориль!

Съ силой дивной и кичливою Добровольнаго бойца И съ любовію ревнивою Изступленнаго жреца Я служилъ ему торжественно: Безъ раскаянья страдалъ, И разсудка лучъ божественный На безумство промънялъ! Какъ преступникъ, лишь окованный Правосудною рукой, Грозенъ умъ, разочарованный Свътомъ истины нагой... Что же?.. Страсти ненасытныя Я таилъ среди огня, И друзья — злодъи скрытные — Злобно предали меня! Подъ эгидою ласкательства, Подъ личиною любви, Роковой кинжаль предательства Потонулъ въ моей крови! Грустно видъть бездну черную Посль неба и цвътовъ; Но грустиве жизнь позорную Проводить между гробовъ! Люди, люди развращенные, То рабы, то палачи, Бросьте, злобой изощренные, Ваши копья и мечи! Не тревожьте сталь холодную --Лютой ярости кумиръ! Вашу внутренность голодную Не насытить цълый міръ!..

# НА БОЛЪЗНЬ ЮНОЙ ДЪВЫ.

Ты ли, ангелъ ненаглядный, Ты ли, дева — алый цветъ, Изнываешь безотрадно, Въ полномъ блескъ юныхъ лътъ? На тебя-ль недугъ туманный, Въ пышномъ праздникъ весны, Налетель, какъ врагь нежданный, Изъ далекой стороны? Скученъ, грустенъ взоръ печальный Голубыхъ твоихъ очей — Онъ, какъ факелъ погребальный, Блещетъ въ сумракъ ночей. Развился пушистый волосъ На увядшихъ раменахъ; Нътъ улыбки, томный голосъ Слабо ропщеть на устахъ. И для чувства наслажденья, И для нъги, и любви, Ты мертва: огонь мученья Пробъжаль въ твоей крови!... И когда-жъ бальзамъ прпроды --Утъшитель бытія — Воскреситъ и для свободы, И для счастія тебя Върь мив дъва, съ раннимъ утромъ, Въ тъ часы, когда росой, Будто свътлымъ перламутромъ, Будто яркою слезой, Окристалятся поляны И весенніе цвъты, И денницы лучъ багряный Блещетъ мирно съ высоты —

И тогда, какъ ночью сонной Остненъ безмолвный міръ — И прохладно, благовонно Вветъ сладостный зефиръ, Я дремотою отрадной Не сомкну моихъ очей -И встръчаю, съ грустью хладной, Свътъ зари и тьму ночей!... Что мит солице, что мит звъзды! Что мив ясная лазурь! Я въ груди, какъ въ лонъ бездны, Затанлъ весь ужасъ бурь... Дъва — солице, дъва — радость, Ты явилась мит въ тиши, И слетвла жизни сладость Въ глубину моей души! Я знакомыя страданья На мгновенье позабылъ -И любви, и упованья Чашу полную испилъ. Я мечталъ... Но духъ упорный, Мой гонитель на землъ, Лучъ надежды благотворной Потопиль въ глубокой мглъ. Гдв ты? Что ты, образъ милый? Я пщу тебя, но ты — Только призракъ лишь унылый Изнуренной красоты!..

# КЪ Е. И. Б — ВОЙ.

Таланты ваши оцънить
Никто не въ силахъ, безъ сомнънья!
Того ни съ чъмъ нельзя сравнить,
Что выше всякаго сравненья!...
Вы рождены илънять сердца
Умомъ, душой и красотою,
И чувствъ высокихъ полнотою
Примърной матери и ръдкаго отца.

О, тотъ постигнулъ верхъ блаженства, Кто вышней цели идеаль, Кто всв земныя совершенства Въ одномъ созданьъ увидалъ! Кому же? Мив - рабу несчастья, Приснился дивный этотъ сонъ --И съ тайной силой самовластья Упаль, налегь на душу онъ. Нътъ, не волшебное явленье Страдальцу въ дальней сторонъ, То не минутное видънье Меня ласкаетъ въ тишинъ. Не гармоническая лира Звучитъ и стонетъ надо мной, И изъ вещественнаго міра Зоветъ, зоветъ меня съ собой, Къ моей отчизнъ неземной! Нътъ — это вы! Не очарованъ Я бредомъ пылкой головы, Цъпями грусти не окованъ Мой духъ свободный... Это вы, Чья кисть, на эло природъ горделивой, Враждуетъ съ ней на лоскъ полотна,

97

И воскрешаетъ прихотливо,
Какъ мощный духъ, въка и времена!
Кто, кромъ васъ, творящими перстами,
Единымъ очеркомъ холоднаго свинца—
Даетъ огонь и жизнь, съ минувшими страстями,
Чертамъ бездушнымъ мертвеца?

Такъ, это вы! Я передъ вами!
Вы мой рисуете портретъ—
И я мирюсь съ жестокими врагами,
Мирюсь съ самимъ собой! Я вижу новый свътъ!

Простите смёлости безумной Пёвца, гонимаго судьбой, Который, послё бури шумной, Въ эмали неба голубой, Слёдить звёзду надежды благосклонной И, счастливый, въ тёни привётливой садовъ Пьетъ жадно воздухъ благовонный Ароматическихъ цвётовъ!..

## БАЮ, БАЮШКИ, БАЮ.

-40-06 FE 16 50-0

Въ темной горницъ постель;
Надъ постелью колыбель.
Въ колыбели, съ полуночи,
Бьется, плачетъ, что есть мочи,
Безпокойное дитя.
Вотъ, лампаду засвътя,
Чернобровка молодая
Суетится, припадая
Бълой грудью къ крикуну—
И лелъетъ, и ко сну
Избалованнаго клонитъ,
И поетъ, и тихо стонетъ
На чувствительный распъвъ
Девяностолътнихъ дъвъ:

«Да усни же ты, усни, Мой хорошій молодецъ! Угомонъ тебя возьми, О, постылый сорванецъ! Баю, баюшки, баю!

«Ужъ и есть ли гдъ такой Сизокрылый голубокъ, Ненаглядный, дорогой, Какъ мой миленькій сынокъ? Баю, баюшки, баю!...

«Во зеленомъ во саду Красно вишенье растетъ; По широкому пруду Бълый селезень плыветъ! Баю, баюшки, баю!

«Словно вишенье румянъ, Словно селезень онъ бълъ— Да усни же ты, буянъ! Не кричи же ты, пострълъ! Баю, баюшки, баю!

«Я на золотъ кормить Буду сына моего; Я достану, такъ и быть, Царь-дъвицу для него! Баю, баюшки, баю!

«Будетъ важный челоевкъ, Будетъ сынъ мой генералъ! Ну, заснулъ... хоть бы на-въкъ, Побери его провалъ! Баю, баюшки, баю!..»

Свътъ потухъ надъ генераломъ; Чернобровка покрываломъ Обвернула колыбель— И ложится на постель... Въ темной горницъ молчанье: Только тихое лобзанье И неясныя слова Были слышны раза два... Послъ, тънью боязливой, кто-то, чудилося мнъ, Осторожно и счастливо, При мерцающей лунъ, Пробирался по стънъ...

## РАЗОЧАРОВАНІЕ.

Была пора! За милый взглядъ Очаровательно-притворный, Платить я жизнію быль радъ Красъ обманчиво-упорной! Была пора! И ночь, и день Я бредиль хитрою улыбкой, И трудно было мив, и лвнь -Разстаться съ жалкою ошибкой. Теперь пора веселыхъ сновъ Прошла, разссорилась съ поэтомъ — И я за пару нъжныхъ словъ Себя безумно не готовъ Отправить въ въчность пистолетомъ. Теперь хранитъ меня судьба — Плъняюсь женщиной, какъ прежде. Но разувърпися въ надеждъ Увидъть розу безъ шипа.

## САРАФАНЧИКЪ.

Мнъ наскучило, дъвицъ, Одинешенькой въ свътлицъ Инть узоры серебромъ! И безъ матушки родимой Сарафанчикъ мой любимый Я надъла вечеркомъ — Сарафанчикъ, Разстегайчикъ!

Въ разноцвътномъ хороводъ
Я играла на свободъ
И смъялась, какъ дитя!
И въ свътлицу до разсвъта
Воротилась, только гдъ-то,
Разорвала я шутя
Сарафанчикъ,
Разстегайчикъ!

Долго мать меня журила И до свадьбы запретила Выходить за ворота; Но, за сладкія мгновенья, Я тебя, безъ сожалёнья, Оставляю навсегда, Сарафанчикъ, Разстегайчикъ!

## ГРУСТЬ.

На ппру у жизни шумной, Въ царствъ юной красоты, Рвалъ я, съ жадностью безумной, Благовонные пвъты. Много чувства, много жизни Я роскошно потерялъ — И душевной укоризны, Можетъ быть, не избъжалъ. Отчего-жъ не съ сожалъньемъ, Отчего — скажите мив — Но съ невольнымъ восхищеньемъ Вспомниять я о старинтя? Отчего же локонъ черный, Этотъ локонъ смоляной День и ночь, какъ духъ упорный, Все мелькаетъ предо мной? Отчего, какъ въ полдень ясный Голубыя небеса, Миъ тапиственно прекрасны Этп черные глаза? Почему же голосъ сладкій, Этотъ голосъ неземной, Льется въ душу мив украдкой Гармонической волной? Что тревожить духь унылый, Манитъ къ счастію меня? Ахъ, не вспыхнетъ надъ могилой Искра прежняго огня! Отлетъли заблужденій Невозвратные рои —

И я мертвъ для наслажденій, II угасъ я для любви! Сердце ищетъ, сердце проситъ Послъ бури уголка; Но мольбы его разноситъ Безиощадная тоска!

# ГЛУПОЙ КРАСАВИЦЪ.

-∞-

Какъ бюстъ Венеры, ты прекрасна; Но, безъ души и безъ огня, Какъ хладный мраморъ, для меня Ты, къ сожалънью, не опасна. Ты рождена, чтобы служить Въ лукавой свитъ купидона,— Но прежде должно оживить Тебя ръзцомъ Пигмаліона.

## АТЕИСТУ.

-∞-

Не оглушайте вы меня
Ни вашимъ карканьемъ, ни свистомъ,
Противъ начала бытія!
Смотря внимательно на васъ,
Я не могу быть атепстомъ:
Вы безъ души, ума и глазъ!





## 1837—1838.

## ВЪНОКЪ НА ГРОБЪ ПУШКИНА.

T. авно-ль тебя, Россія, изъ нъдръ пустыни полудикой, Возвель для бытія и славы Петръ Великій, Какъ дъву робкую, на тронъ? Давно ли озарилъ лучами просвъщенья Съ улыбкою отца, любви и одобренья, Твой полуночный небосклонъ? Подъ знаменемъ наукъ, подъ знаменемъ свободы, Онъ новые создалъ великіе народы, Ихъ въ ризы новыя облекъ, И ярко засіяль надъ царскими орлами, Вънчанными всегда побъдными громами, Младой поэзін вѣнокъ... Услыша зовъ Петра, торжественный и громкій, Возникли: старина, грядущіе потомки, II Кантемиръ, и Ософанъ,— II, наконецъ, во дни величія и мпра, Взгремела и твоя торжественная лира, Нашъ холмогорскій великанъ!

И что за лира: жизнь! Ея златыя струны Воспоминали вдругъ и битвы, и перуны Стократъ великаго Царя, И кроткія твои діла, Елисавета! И пъли все онъ въ услышание свъта. Подъ смълой дланью рыбаря Открылась для ума невъдомая сфера; Любовь во все прекрасное зажглась, И счастія заря, роскошно и привътно, До скалъ и до степей Сибири многоцвътной, Отъ водъ Балтійскихъ разлилась! Посъяли тогда изящныя искусства, Въ груди богатырей, возвышенныя чувства; Окръпъ полміра властелинъ, И обрекли его, въ воинственной державъ. Безсмертію въковъ, незакатимой славъ, Петровъ. Державинъ. Карамзинъ!

II.

Потомъ, когда неодолимый Сынъ революцій — Бонапартъ Вознесъ рукой непобъдимой Трехцвътный Франціи штандартъ; Когда, подъ сънь его эгиды. Склонились робко пирамиды И дома куполъ золотой; Когда смущенная Европа Въ волнахъ кроваваго потопа Страдала подъ его нятой: Когда отважный, внъ законовъ. Какъ повелительное зло. Онъ діадемою Бурбоновъ Украсилъ дерзкое чело: Когда, летая надъ землею. Его орлы, какъ будто мглою.

Мрачили день и небеса; Когда воинственные хоры И гимны звучные пъвцовъ Ему читали приговоры И одобренія въковъ, И въ этомъ гуль осужденій, Хулы, вражды, благословеній Гремълъ, гремълъ, какъ дикій стонъ. Неукротимый и избранный, Подъ небомъ Англіп туманной, Твой дивный голосъ, о Байронъ, --Тогда, тогда въ садахъ Лицея, Какъ юный русскій соловей, Весенней жизнью пламенъя, Расцвълъ нашъ дивный корифей! И гармоническіе звуки Его младенческія рукп Умъли рано исторгать. Шутя перомъ, играя съ лирой, Онъ Оссіановой порфирой Хотвль, казалось, обладать! Онъ росъ, какъ пальма молодая На Іорданскихъ берегахъ, Главу высокую скрывая Въ ему знакомыхъ облакахъ! И другъ волшебныхъ сновидъній, Онъ понялъ тайну вдохновеній, Возсталъ, какъ новая стихія, Могучъ и славенъ, п великъ,--И изумленная Россія Узнала гордый свой языкъ!

III.

И сталь онъ пъть, п все вокругъ него внимало; Изъ радужныхъ цвътовъ вручиль онъ покрывало Своей поэзін нагой. Невинна и смъла, тапиственная дъва Отважному ему позводила безъ гнъва Себя обвить его рукой, II странствовала съ нимъ, какъ върная подруга, По лаковымъ парке блистательнаго круга Князей, вельможъ; Входила въ кабинетъ ученыхъ и артистовъ И въ залы, гдъ шумятъ собранія софистовъ, Мъняя истину на ложь! Смягчала пногда, какъ геній дучезарный, Гоненія судьбы, то славной, то коварной; Была въ тоскъ и на пирахъ, II никогда, нигдъ его не покидала, Какъ милое дитя, задумчиво пграла Или волной его кудрей, Иль блёдное чело, объятое мечтами, Любила украшать небрежными перстами Вънкомъ изъ лавровъ и лилей! II были времена: унылый и печальный, Прощался пногда онъ съ музой геніальной, Искалъ покоя, тишины. Но и тогда, какъ духъ, приникнувъ къ изголовью, Она съ небесною любовью Дарила неземные сны! Когда же, утомясь минутнымъ упоеньемъ, Всегдашнимъ торжествомъ, высокимъ наслажденьемъ,

Всегда юна, всегда свътла, Красавица земли, она смыкала очи — То было на цвътахъ,— а ихъ во мракъ ночи, Для ней рука его рвала. И въ эти времена невпдимая Кліо Слетала къ своему любимцу горделиво Со дивной повъстью въковъ,— И пълъ великій мужъ великія побъды, И громко вызывалъ, о праотцы и дъды, Онъ ваши тъни изъ гробовъ!

#### IV.

Гдъ же ты, поэтъ народный, Величавый, благородный, Какъ шпрокій океанъ, И могучій, и свободный, Какъ суровый ураганъ? Отчего же голосъ звучный, Голосъ съ славой неразлучный, Своенравный и живой, Ужъ не царствуетъ надъ скучной, Охладълою душой, Не владветь нашей думой, То отрадной, то угрюмой, По внушенью твоему? Не всегда ли безотчетно, Добровольно и охотно Покорялись мы ему?.. О такъ, о такъ, пъвецъ Людмилы и Руслана, Единственный пъвецъ волшебнаго Фонтана, Земфиры, Невскихъ береговъ, Пъвецъ любви, тоски, страданій неизбъжныхъ, Ты мчалъ насъ, уносилъ по лону водъ мятежныхъ Твоихъ плънительныхъ стиховъ! И долго, превратясь въ безмолвное вниманье, Прислушивались мы, когда ихъ рокотанье Умолкнетъ съ отзывомъ громовъ! Мы слушали, томясь пріятнымъ ожиданьемъ-И вдругъ поражены невольнымъ содроганьемъ... Высоко надъ главой поэзін печальной

Вознесся не вънокъ, но факелъ погребальный,— И Пушкинъ — трупъ, и Пушкинъ — прахъ! Онъпрахъ! Довольно! Прахъп прахънепробудимый! Угасъ и навсегда, мильонами любимый, Державы съверной Баянъ! Онъ новыя пріялъ нетлънныя одежды И къ небу воспарилъ, подъ радугой надежды, Разсъя въчности туманъ!...

#### $\mathbf{v}$ .

«Совершилось! Дивный геній!.. Совершилось! Славный мужъ Незабвенныхъ пъснопъній Отлетълъ въ страну видъній. Съ лона жизни въ царство душъ! Пиръ унылый и последній Онъ окончилъ на землъ: Но, безчувственный и бладный, Носить онь вынокь побыдный На возвышенномъ челъ. О, взгляните, какъ свободно Это гордое чело! Какъ оно въ толив народной, Величаво, благородно Новой жизнью расцвъло! Если гибельнымъ размахомъ Безпощадная коса Незнакомаго со страхомъ Уравнять умъла съ прахомъ, То узрълъ опъ небеса! Тамъ, подъ сънію Благаго, Милосерднаго Творца, Безъ печальнаго покрова, Встрътятъ жителя земнаго, Знаменитаго итвиа! II святое Провиданье

Слово мира изречетъ, И небесное прощенье, Какъ земли благословенье, На главу его сойдетъ... Тогда, какъ духъ безплотный, величавый, Онъ будетъ жить безсумрачною славой, Увидитъ яркій, свътлый день, И пробъжитъ неугасимымъ окомъ, Мильонъ міровъ, въ поков ихъ глубокомъ, Его торжественная тънь! И окружить ее надъ облаками Тъпей, давно прославленныхъ въками, Необозримый легіонъ — Петрарка, Тассъ, Шенье — добыча казни, II руку ей, съ улыбкою пріязни, Подастъ задумчивый Байронъ... И, между тъмъ, когда въ Россіи изумленной Оплакали тебя и старый, и младой, И совершили долгъ послъдній и священный, Предавъ тебя землъ холодной и нъмой, И бледная, въ слезахъ, въ печали безотрадной, Поэзія грустить, надъ урною твоей, -Невъдомый пъвецъ, но смълый, славы жадный, О, Пушкинъ, преклонилъ колъно передъ ней! Душистые вънки великіе поэты Готовятъ для нее, второй Анакреонъ! Но върю я: и мой, въ волнахъ суровой Леты, Съ рожденіемъ его, не будетъ поглощенъ; На пеплъ золотомъ угаснувшей кометы Несмълою рукой онъ съ чувствомъ положенъ!..»

#### VI.

<sup>&</sup>quot;Надъ лирою твоей, разбитою, но славной, "Зажглася и горить прекрасная звызда!

<sup>&</sup>quot;Она облечена щедротою державной

<sup>&</sup>quot;Великодушнаго Царя!"

## ЭНДИМІОНЪ.

Ты спаль, о юноша, ты спаль, Когда она, богиня скалъ, Лъсовъ и нъги молчаливой, Томясь любовью боязливой, Къ тебъ, прекрасна и свътла, Съ Олимпа скучнаго сошла,— Когда одна, никъмъ не зрима, Тиха, безмолвна, недвижима, Она стояла предъ тобой, Какъ цвътъ надъ урной гробовой,-Когда, безъ тайнаго укора, Она внимательнаго взора Съ тебя, какъ съ чистаго стекла, Свести, красавецъ, не могла,— И сладость робкихъ ожиданій, И пламень дъвственныхъ желаній Лышали жизнью бытія Въ груди трепещущей ея! Ты спалъ, но страстное лобзанье Прервало сна очарованье; Ты очи черныя открылъ, И юный, смълый, полный силъ, Подъ тънью миртоваго лъса, Предъ юной дщерію Зевеса Склонилъ колъне и чело!.. Счастливый юноша, свътло Ръдветъ ночь, альетъ небо! Смотри: предшественница Өеба Открыла розовымъ перстомъ Врата на сводъ голубомъ! Смотри!.. Но блъдная Діана, Въ прозрачномъ облакъ тумана,

Безъ лучезарнаго вънца, Уже спъшитъ въ чертогъ отца И снова ждетъ, въ тоскъ ревнивой, Покрова ночи молчаливой!



-\$\$ --

#### T

Чудесный видъ, волшебная краса! Бълы, какъ день, земля и небеса! Вдали, кругомъ, холодная, нъмая — Вездъ одна равнина снъговая, Вездъ одинъ безбрежный океанъ, Окованный зимою великанъ! Все ночь и блескъ! Ни облака, ни тучи Не пронесетъ по небу вътръ летучій, Не потемнитъ воздушнаго стекла: Природа спитъ, уныла и свътла... Чудесный видъ, волшебная краса! Бълы, какъ день, земля и небеса!

#### II.

Великій градъ на берегахъ Неглинной, Святая Русь, подъ мантіей старинной, Москва — пріютъ радушной доброты, Тревогой дня утомлена и ты! Покой и миръ на улицахъ столицы; Еще кой-гдъ мелькаютъ колесницы; Во весь опоръ безъ милости гоня, Извощикъ бьетъ еще кой-гдъ коня; На пустыряхъ и крикъ, и разговоры, И между тъмъ безсонные дозоры... Чудесный видъ, волшебная краса! Бълы, какъ день, земля и небеса!

#### III.

Зачъмъ же ты, невинное дитя,
Такъ ръзво день минувшій проведя,
Между подругъ, примърно благонравныхъ,
Теперь одна, въ мечтаньяхъ своенравныхъ,
Проводишь ночь печально у окна?
Но что я? Нътъ, ты, вижу, не одна:
Мнъ зоркій глазъ, мнъ свътъ твоей лампады
Не измънятъ! Ахъ, ахъ, твои наряды
Упали съ плечъ, дитя мое Адель!..
Чудесный видъ, волшебная краса!
Бълы, какъ день, земля и небеса!



## КОГДА-ТО.

Когда-то много кой-чего
Она съ улыбкой мнѣ сулпла,
И послѣ, что же? Ничего...
Какъ всѣмъ, съ улыбкой измѣнпла!
Когда-то съ ней наединѣ,
Мечтой волшебной упоенный,
Я предавался, весь въ огнѣ,
Порывамъ страсти изступленной!
Когда-то дерзкая рука
Играла черными кудрями,
И осѣняли смѣльчака
Тъ кудри пышными роями!..

-∞-

## пъсни.

T.

Долго-ль будетъ вамъ безъ умолку идти, Проливные, безотрадные дожди? Долго-ль будетъ вамъ увлаживать поля? Осушится-ль скоро мать-сыра земля, Тихій вътеръ свъжій воздухъ растворитъ, И въ дубровъ соловей заголоситъ, И придетъ ко мнъ, мила и хороша, Юный другъ мой, красна-дъвица душа?

Соловей мой, соловей,
Ты отъ бури и дождей,
Ты отъ пасмурныхъ небесъ
Улетълъ въ дремучій лъсъ!
Ты не свищешь, не поешь,
Солнца яснаго ты ждешь!
Дъва, дъвица моя,
Ты, отъ бури и дождя,
И печальна, и грустна,
Въ терему схоронена!
Къ другу милому нейдешь,
Солнца яснаго ты ждешь!

Перестаньте же безъ умолку идти, Проливные, безотрадные дожди! Дайте ведру, дайте солнцу проглянуть! Пусть, какъ прежде, и прекрасна, и пышна, Воцарится благотворная весна, Разольется въ звонкой пъснъ соловей,— И я снова, сладострастнъй и звучнъй, Расцълую очи дъвицы моей!

H.

Разлюби меня, покинь меня, Доля-долюшка жельзная! Опротивъла мнъ жизнь моя, Молодая, безполезная!



Не припомню я счастливыхъ дней — Не знавалъ я ихъ съ младенчества! Для измученной души моей Нътъ въ подсолнечной отечества!

\* \*

Слышалъ я, что будто Божій свътъ Я увидълъ съ тихимъ ропотомъ, А потомъ житейскихъ бурь и бъдъ Не избъгнулъ горькимъ опытомъ.

\* \*

Рано, рано ознакомился Я на моръ съ непогодою; Поздно, поздно приготовился Въ бой отчаянный съ невзгодою!

\* \*

Закатплася звъзда моя, Та-ль звъзда моя туманная, Что слъдпла завсегда меня, Какъ невъста нежеланная!

\* \*

Не ласкала, не лелъяла, Какъ любовница завътная,— Только холодомъ обвъяла, Какъ измънница всесвътная!



## Къ М. А. Я — ой.

Къ чему вамъ служитъ умъ, когда вы такъ прекрасны? Зачъмъ вамъ красота, когда вы такъ умны? И умъ, и красота природой вамъ даны... Скажите-жъ, для чьего вы сердца не опасны?



## КАРТИНА.

Какъ обольстительна, прекрасна, О діва, ты для всіхь очей! Какъ ты, безъ пламенныхъ рвчей, Краснорвчиво сладострастна, Какъ для надежды и любви Ты создана очарованьемъ! Сама любовь своимъ дыханьемъ Зажгла огонь въ твоей крови! Свъжъе розы благовонной Уста румяныя твои; Лелейный пухъ твоей груди Трепещетъ нъгой благосклонной. И этой ножки бълизна. И эта темная волна По лоску бархатнаго тъла, И этотъ станъ зыбучій, смълый --Соблазнъ и взора, и руки-Манять и мучать, и терзають Смертельный ядъ моей тоски! Друзья мои! Я своевольно Хочу вездъ имъть друзей,

Хоть другъ, предатель и злодъй --Олно и то же! Очень больно... Но такъ и быть, друзья мои! Я вижу часто эту Пери: Она моя! Замки и двери Меня не разлучають съ ней! И днемъ, и позднею порою, Въ кругу завътномъ и одинъ, Любуюсь я, какъ властелинъ Ея волшебною красою! Могу лобзать ее всегда Въ чело, и въ очи, и въ уста... «Счастливецъ!» скажете вы мнъ. Напрасно... Все мое блаженство. Все милой дёвы совершенство И вся она — на полотны!

# КЪ НАБЪЛЕННОЙ КРАСАВИЦЪ.

Я говорилъ вамъ и не разъ. Скажу опять: вы милы, Особенно, когда у васъ Не въ милости бълила! Къ чему невинная рука, Рабыня вялой моды, Таптъ и крадетъ два цеътка Любимые природы? Давно ли яркой бълизиъ, Не радующей взоры, Придать позволено весиъ Генварскіе узоры? Ужели ландышъ снътовой

И роза Гулистана Растуть по воль роковой Искусства и обмана? О, нътъ! Отрада соловья, Красавица Востока Не перемънитъ бытія Изъ прихоти жестокой, Влюбленной въ ландышъ и себя, Шалуны черноокой! Глаза въдь - зеркало души -(Преданья въковыя) У васъ прекрасны, хороши, Какъ стрвлы огневыя! Но цвътъ лица -- другое онъ Достоинство имветь: Всъ тайны сердца, безъ препонъ, Онъ высказать умфетъ! Тоска любви, надежды лучъ, Невинное желанье -Все видно въ немъ, какъ изъ-за тучъ Блестящее сіянье!.. Зачемъ же пышные цветы У васъ завъсою тоски Безжалостно прикрыты? О, разлюбите этотъ цвътъ! Онъ страсти не обманетъ, Иль поцёлуемъ васъ поэтъ Невольно разрумянитъ!

## ПРОЩАНІЕ.

Итакъ прощайте! Скоро, скоро Переселюсь я, наконецъ, Въ страну такую, изъ которой Не возвратился мой отецъ! Не жду отъ васъ ни сожальныя, Не жду ни слезъ, мои друзья! Враги моп — увъренъ я — Вы также съ чувствомъ сожальныя Во гробъ уложите меня! Удълъ весьма обыкновенный!.. Когда же, въ очередь свою, II вамъ придется непремънно Сойти въ Харонову ладью, Чтобъ отыскать въ ръкъ забвенья Свои несчастныя творенья, — То върьте, милые, и васъ Проводять съ смъхомъ, въ добрый часъ! Когда сыграль на сцень міра Пустую роль свою актеръ, Тогда съ народнаго кумпра Долой мишурная порфира, II свистъ — безумцу приговоръ!.. Бользнью тяжкой изнуренныхъ Я видълъ много разныхъ лицъ: Съдыхъ ханжей, съдыхъ дъвицъ, Мужей и мудрыхъ, и почтенныхъ. Увы, гръховнаго плода Они вкушали неизбъжно II отходили безмятежно, Никто не въдаетъ куда! Холодный зритель улыбался; Лукавый родственникъ смъялся: Сатира колкимъ языкомъ

О нихъ минуты двъ судила, — Потомъ хододная могила Навъкъ безчувственнымъ пескомъ Ихъ трупы хладные прикрыла!.. Скажите-жъ мнъ въ последній разъ, Непостижимыя созданья: Куда изъ круга мірозданья, Куда вы кроетесь отъ насъ? Кто этотъ міръ безъ сожальнья Покинуть можетъ навсегда? Не тотъ ли, кто безъ заблужденья, Какъ неподвижная звъзда Среди воздушнаго волненья, Привыкъ умомъ своимъ владъть, И, сынъ безсмертія п праха, Безъ суевърія и страха, Умфетъ жить и умереть?...

## Ч А X О Т К А\*.

Вотъ тебѣ, Александръ, живая картина моего настоящаго положенія:

...Горе мнѣ: съ другой находкой Я ознакомился — съ чахоткой, И въ ней, какъ кажется, сгнію! Тяжелой мраморною плитой, Со всей анавемскою свитой — Удушьемъ, кашлемъ — какъ змѣя, Впилась, проклятая, въ меня; Лежитъ на сердцѣ, мучитъ, гложетъ Поэта въ мрачной тишинъ И злымъ предчувствіемъ тревожитъ Его въ бреду и въ тяжкомъ снѣ... Уже-ль, уже-ль — онъ мыслитъ грустно —

<sup>\*</sup> Стихотвореніе, написанное за нѣсколько дней до смерти и адресованное А. П. Лозовскому.

Я подвигъ жизни совершилъ И юныхъ дней віалъ безвкусный. Но долго памятный, разбилъ! Давно ли я, въ оргіяхъ шумныхъ, Ничтожность міра забывалъ И въ кликахъ радости безумныхъ Безумство счастьемъ называлъ? Тогда, вдали отъ глазъ невъжды Или фанатика глупца, Я сердцу милыя надежды Питаль съ улыбкой мудреца, И счастливъ былъ!.. Самозабвенье Таплось въ бездив пустоты... Съ уничтожениемъ разсудка, Въ нелъпомъ вихръ бытія, Законовъ мозга и желудка Не различалъ во мракъ я! Я спалъ душой изнеможенной, Никто мив бъдъ не предрекалъ, И самъ — какъ рабъ, ума лишенный — Точилъ на грудь свою кинжалъ; Потомъ проснулся... Но ужъ поздно... Заря по тучамъ разлилась: Завъса будущности грозной Передо мной разодралась... И что-жъ? Чахотка роковая Въ глаза мив пристально глядитъ, И, блёдный ликъ свой искажая, Миъ, слышу, хрипло говоритъ: «Мой милый другъ, бутыльнымъ звономъ Ты зваль давно меня къ себъ; И такъ, являюсь я съ поклономъ --Дай уголовъ твоей рабъ! Мы заживемъ, повърь не скучно: Ты будешь кашлять и стонать. А я всегда и безотлучно Тебя готова утъщать...»

# ПОСМЕРТНЫЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.

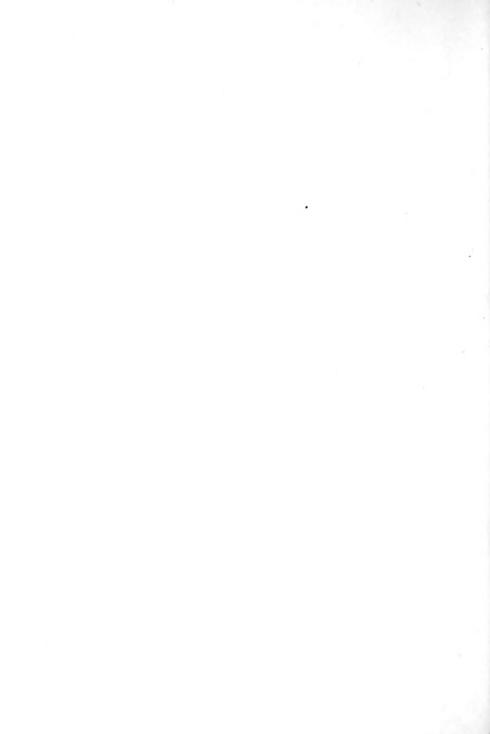



## ГРЪШНИЦА.

говорятъ Ему: «она Была въ гръхъ уличена На самомъ мъстъ преступленья;

А по закону, мы ее Должны казнить безъ сожальныя: Скажи намъ митніе свое». И на лукавое воззванье, Храня глубокое молчанье, Онъ нъчто — грустенъ и унылъ — Перстомъ Божественнымъ чертилъ, II наконецъ сказалъ народу: «Даю вамъ полную свободу Исполнить праотцевъ законъ; Но гдъ тотъ праведный, гдъ онъ, Который первый на блудницу Подниметъ тяжкую десницу?» И вновь писаль Онъ на землъ... Тогда, съ печатью поношенья На обезславленномъ челъ, Сокрылись дътп ухищренья -II предъ лицомъ Его одна Стояла гръшная жена. И Онъ, съ улыбкой благотворной, Сказалъ: «покинь твою боязнь!

Гдъ твой спнедріонъ упорный?
Кто осудилъ тебя на казнь?»
Она въ отвътъ: никто, Учитель!
«Итакъ и Я твоей души
Не осужу»— сказалъ Спаситель, —
«Иди въ свой домъ и не гръши!»



# ОСУЖДЕННЫЙ.

Я осужденъ къ позорной казни — Меня законъ приговорплъ; Но я печальный мракъ могилъ На плахъ встръчу безъ боязни, Окончу дни мои, какъ жилъ.

Къ чему раскаянье и слезы Передъ безчувственной толпой, Когда назначено судьбой Мнъ слышать вопли и угрозы, И гулъ проклятій за собой?

Давно душой моей мятежной Какой-то демонъ овладълъ, И я зловъщій мой удълъ, Неотразимый, неизбъжный, Въ дали туманной усмотрълъ...

Не розы свътлаго павоса, Не ласки гурій въ тишинъ, Не искры яхонта въ винъ, Но смерть, съкира и колеса Всегда мнъ грезплись во снъ.

Меня постигла дума эта И ознакомплась со мной, Какъ холодъ съ южною весной, Или фантазія поэта Съ унылой съверной луной. Мои утраченные годы Текли, какъ бурные ручьи, Которыхъ мутныя струи Не серебрятъ, а пънятъ воды На лонъ илистой земли.

Они рвались, они бѣжали Къ невѣрной цѣли безъ препонъ; Но быстрый бѣгъ остановленъ, И мнѣ размахъ холодной стали Готовитъ праведный законъ.

Взойдетъ она, взойдетъ, какъ прежде, Заутра ранняя звъзда — Проснется неба красота, — Но я и небу, и надеждъ Скажу: «простите навсегда!»

Взгляну, съ улыбкою печальной, На этотъ міръ, на этотъ домъ, Гдѣ я былъ съ счастьемъ незнакомъ, Гдѣ я, какъ факелъ погребальный, Горѣлъ въ безмолвіп ночномъ;

Гдѣ, можетъ быть, суровой долѣ Я чѣмъ-то свыше обреченъ, Гдѣ и страстями заклейменъ, Гдѣ чѣмъ-то свыше, поневолѣ, Я былъ на время заключенъ;

Гдѣ я... Но что?.. Толпа народа Уже кипитъ на площади... Я слышу: «узнакъ, выходи!» Готовъ — пду!.. Прости, прпрода! Палачъ, на казнь меня веди!...

-∞⁄∞-

## УЗНИКЪ.

За ръшеткою, въ четырехъ стънахъ, Думу мрачную и любимую Вспомниль молодець, и въ такихъ словахъ Выражаль онъ грусть нестерпимую: «Охъ ты, жизнь моя молодецкая! Отъ меня ли, жизнь, убъгаешь ты, Какъ бъжитъ волна москворъцкая Отъ шпрокихъ ствиъ камениой Москвы! «Для кого же, недоброхотная, Противъ воли я часто ратовалъ, Иль, красавица беззаботная, День обманчивый тебя радоваль? «Кто видалъ, какъ на лихомъ конъ Проносился я степью знойною? Какъ сдружился я, при съдой лунь, Съ смертью раннею, безпокойною? «Какъ тапиственно заговаривалъ Пулю върную и мятелицу, II приласкивалъ, и умаливалъ Ненаглядную красну-дъвицу? «Штофы, бархаты, ткани цвътныя Саблей острою я отмъривалъ, И заморскія вина свътлыя Въ чашахъ недруговъ послъ пънивалъ! «Знали всв меня — зналъ и старъ, и младъ, II широкій доль, и дремучій лісь... А теперь на миж кандалы гремять: Вмъсто пъсенъ я слышу звукъ жельзъ... «Воля-волюшка драгоценная! Появись ты мит несчастливому, Благотворная, обновленная — Не отдай судью справедливому!..»

Такъ онъ, молодецъ, въ четырехъ ствнахъ, Стражъ передалъ мысль любимую; Излилась она, замерла въ устахъ,— И кто понялъ грусть нестерпимую?...

# ТОСКА.

\_\_\_o\o \_\_\_

Бываютъ минуты душевной тоски, Минуты ужасныхъ мученій... Тогда мы злодън, тогда мы враги Себъ и мильонамъ твореній. Тогда въ безконечной цепи бытія Не видимъ мы цъли высокой — Повсюду встръчаемъ несчастное «я», Какъ жертву надъ бездной глубокой; Тогда, безотрадно блуждая во тымъ, Хранимъ мы одно впечатлънье, Одно ненавистное - холодъ къ землъ И горькое къ жизни презрънье... Блестящее солнце въ огнистыхъ лучахъ И неба роскошнаго своды Теряють, въ то время, сіянье въ очахъ Несчастнаго сына природы. Тоска роковая, убійца тоска Надъ нимъ тяготъетъ, какъ мраморъ могилы. И губитъ холодная смерти рука Души изнуренныя силы.

Но зачёмъ же вы убиты, Силы мощныя души? Или были вы сокрыты Для бездёйствія въ тиши? Или не было вамъ воли Въ этой пламенной груди, Какъ въ широкомъ чистомъ полѣ, Пышнымъ цвётомъ расцевсти?

## ОТЧАЯНІЕ.

О, дайте мнъ кинжалъ и ядъ, Мои друзья, мои злодеи! Я понять, понять жизни авь — Мнъ сердце высосали змъи! Смотрю на жизнь, какъ на позоръ... Пора разстаться съ своенравной И произнесть ей приговоръ Последній, страшный и безславный! Что въ ней?.. Зачемъ я на земле Влачу убійственное бремя?.. Скоръй во прахъ!.. Въ холодной мглъ Покойно спитъ земное племя: Ничто печальной типпины Костей изсохшихъ не тревожитъ, И черепъ мертвой головы Одинъ лишь червь могильный гложетъ Безумство страсти и тоска, Любовь, отчаянье, надежды, II все, чъмъ славились въка, Чъмъ жили геніи, невъжды,— Все праху, все заплатить дань, До той поры, пока прпрода, Въ слухъ уничтоженнаго рода, Речетъ торжественно: «возстань!..»

## КЪ МОЕМУ ГЕНІЮ.

Уже-ль, мой геній быстролетный, Уже-ль и ты мнв измвниль. И думой черной, безотчетной, Какъ тучей, сердце омрачилъ? Погасла яркая лампада — Завътный спутникъ прежнихъ льтъ, Моя последняя отрада, Подъ свистомъ бурь, на моръ бъдъ! Давно челнокъ мой одинокій Скользитъ по яростной волнъ, И я не вижу въ тьмъ глубокой Звъзды привътной въ вышинъ; Лавно могучій вътеръ носитъ Меня вдали отъ береговъ; Лавно душа покоя проситъ У благольтельных боговъ. Казалось, теплыя молитвы Уже достигли къ небесамъ, II я, какъ жрецъ, на полъ битвы Курилъ мой свътлый онміамъ, И благолътельное слово Въ устахъ правдиваго судъп, Казалось, было ужъ готово Изречь: «воскресни и живи!» Я оживалъ... Но ты, мой геній, Исчезъ, забылъ меня-и я Теперь одинъ въ цепи твореній Пью грустно воздухъ бытія... Темиветъ ночь, гроза бушуетъ, Несется быстро мой челнокъ-Душа кипитъ, душа тоскуетъ, И, мнится, снова торжествуетъ

Надъ бъднымъ плавателемъ рокъ. Явись же, геній прихотливый! Явись опять передо мной—И проведи меня счастливо Къ странъ знакомой съ тишиной!...



# ПЕРЕВОДНЫЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.

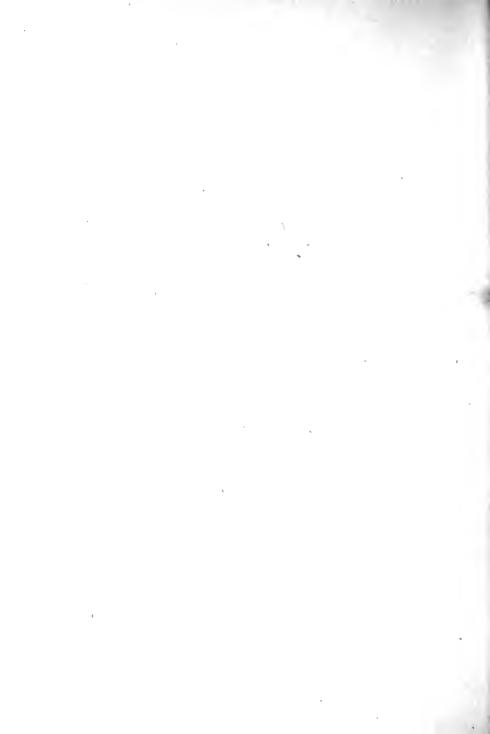



## 1825.

## МОРНИ И ТЪНЬ КОРМАЛА.

(Изъ Оссіана-Макферсона.)

Морни. ладыко щитовъ, Мечей сокрушитель №И сильныхъ громовъ И бурь повелитель! Война и пожаръ Въ Арвенъ пылаютъ, Арвену Дунскаръ И смерть угрожаютъ. Реки мив, о твнь Обители хладной! Падетъ ли въ сей день Дунскаръ кровожадный? Твой сынъ тебя ждетъ, Надеждою полный... И море реветъ, И пфиятся волны; Испуганный вранъ Летитъ изъ стремнины; Простерся туманъ

На льсъ и долины; Эниръ задрожалъ, Спираются тучи... Не ты ли, Кормалъ, Несешься могучій?

Тънь.

Чей гласъ роковой Тревожить дерзаетъ Мой хладный покой?

Морни.

Твой сынъ вопрошаетъ Царь молній, тебя! Неистовый воинъ Напалъ на меня— Онъ казни достоинъ...

Тѣнь.

Ты просишь...

Морни.

Меча!
Меча твоей длани,
Отъ молній луча!
Какъ бурю во брани,
Узришь меня съ нимъ;
Онъ страшно заблещетъ
На пагубу злымъ;
Сынъ горъ затрепещетъ,
Сраженный падетъ —
И Морни воздвигнетъ
Трофеи побъдъ...

Тънь.

Прими — да погибнетъ!..



## 1826.

## ВОСТОРГЪ.

(Изъ Ламартина.)

гонь небесный вдохновенья, 🗷 Когда онъ смертныхъ озаритъ И въ часъ таинственный забвенья Восторгомъ душу окрылитъ, Есть пламень бурный, быстротечный, Губитель доловъ и лъсовъ, Который — сынъ полей безпечный Зажегъ внезапно средь сивговъ. Какъ змъй въ листахъ, сперва таптся.. Едва горитъ, не виденъ онъ; Но дунулъ вътръ - и озарится Багровымъ блескомъ небосклонъ. Душа моя! Въ какихъ видъньяхъ Сойдетъ сей пламень на тебя: Мелькнетъ ли тихо въ пъснопъньяхъ. Спокойныхъ, чистыхъ, какъ заря, Или порывистой струею По струнамъ арфы пробъжитъ, Наполнитъ грудь мою тоскою

И въ сердцъ радость умертвитъ? Сойди же, грозный иль отрадный, О, въстникъ Бога и небесъ! Разочарованный и хладный, Безчувственъ я — не знаю слезъ. Невинной жертвою несчастья Еще съ младенчества я былъ, Ни сожалънья, ни участья Ни отъ кого не заслужилъ. Передъ минутой роковою Мнъ смерть, страдальцу, не страшна; Увы, за пъснью гробовою, Какъ сонъ, разрушится она...

Но смертный живъ иль умираетъ, -Его божественный восторгь, Какъ гость внезапный, посъщаетъ: Сей гость, сей духъ — есть самый Богъ... Съ улыбкой кротости и мира, Съ невиннымъ, радостнымъ челомъ. Какъ духи чистые энира, И въ блескъ славы неземномъ --Его привътъ благословенный Мы уготовимся пріять, Единымъ Богомъ вдохновенны, Дерзнемъ лицу Его предстать Его перстомъ руководимый, Израиль зритъ въ тъни ночной: Предъ нимъ стоитъ непостижимый Какой-то воинъ молодой; Подъ нимъ колеблется долина; Волнуетъ грудь его раздоръ И станъ, и мышцы исполина. И полонъ мести ярый взоръ. И сей, и тотъ, свиръпымъ окомъ Другъ друга быстро обозръвъ, Въ молчань мрачномъ и глубокомъ

Они, какъ вихрь, какъ гнъвъ на гнъвъ. Стремятся — и вступили въ битву...

Не столь опасно совершить Стрелку опасную ловитву, Иль тигру тигра побъдить, Какъ пасть противникамъ во брани. Нога съ ногой, чело съ челомъ, Вокругъ раменъ обвивши длани, Идутъ, вращаются кругомъ; Всв жилы, мышцы въ напряжень в, — Пругъ друга гнутъ къ землъ сырой, — И пастырь палъ въ изнеможеньъ, Врага увлекши за собой... Изъ устъ клубитъ съ досады пъна, И вдругъ, собравъ остатки силъ, Трясетъ атлета и колъно Ему на выю наложиль; Уже рукой ожесточенной Кинжаль убійства онъ извлекъ, И вдругъ воитель побъжденный Его стремительно низвергъ... Уже ръдълъ туманъ Эреба; Луны последній лучь потухь; Заря алъла въ сводахъ неба, — И съ нимъ бородся... Божій духъ.

Такъ мы ничто, какъ звукъ согласный, Какъ неожиданный восторгъ, Персту Всевышняго подвластный; Мы — арфа, ей художникъ — Богъ. Какъ въ тучахъ яростныхъ перуны, Восторгъ безмолвствуетъ въ сердцахъ; Но движетъ Богъ златыя струны, И онъ летаетъ на струнахъ...

## ЗЛОБНЫЙ ГЕНІЙ.

(Пзъ Ламартина.)

Когда задумчивый, унылый, Сижу съ тобой наединъ II, непонятной движимъ силой, Лью слезы въ сладкой тишинъ; Когда во мракъ густаго бора Тебя влеку я за собой; Когда въ восторгахъ разговора Въ тебя вселяюсь я душой; Когда одно твое дыханье Пленяетъ мой ревнивый слухъ; Когда любви очарованье Волнуетъ грудь мою и духъ: Когда главою на колъна Ко мив ты страстно припадешь II кудри пышныя гебена Съ небрежной нъгой разовьешь. И я задумчиво покою Мой взоръ въ огнъ твоихъ очей, — Тогда невольною тоскою Мрачится рай души моей. Ты окропляешь въ умиленьъ Слезой горячею меня; Но и въ сердечномъ упоеньъ, Въ восторгъ чувствъ страдаю я... «О, мой любезный! Ты ли муки Миж неизвъстныя таишь?» Вокругъ меня обвивши руки, Ты мнъ печально говоришь... «Прошу за страсть мою награды! Открой мнв, милый, скорбь твою! Бальзамъ любви, бальзамъ отрады Тебъ я въ сердце излію!»

— Не вопрошай меня напрасно Моя владычица, мой богъ! Люблю тебя сердечно, страстно — Никто сильнъй любить не могъ! Люблю... Но змъй мнъ сердце гложетъ; Вездъ ношу его съ собой, И въ самомъ счастін тревожитъ Меня какой-то геній злой... Онъ, онъ — мечтой непостижимой — Меня навъкъ очаровалъ, И мой покой ненарушимый, И нить блаженства разорвалъ. «Пройдетъ любовь, исчезнетъ радость», Онъ миъ язвительно твердитъ, «Какъ запахъ розъ, какъ вътеръ, младость Съ ланитъ цвътущихъ отлетитъ!..»

#### Ю Н О С Т Ь.

(Изъ Ламартина.)

О, други! Сорвемте румяныя розы
Весной ароматною жизни младой!
Въдь время летитъ, и напрасныя слезы,
Увы, не воротятъ минуты златой!..
Какъ плаватель робкій, грозой устрашенный
И быстро носимый въ пучинъ валовъ,
Готовится къ смерти — и въ думъ смущенной
Завидуетъ миру домашнихъ боговъ,
И поздно желаетъ бъды неизбъжной,
Терзаемый лютой тоской, миновать,
И снова, не видя отрады падежной,
Безумецъ дерзаетъ судьбу порицать,—

Такъ точно, о, други, и старецъ согбенный Подъ пгомъ недуговъ и бременемъ лътъ, Стремится, пріятной мечтой окрыленный, Къ веснъ своей жизни — и нътъ ея, нътъ!.. «Отдайте, отдайте мнъ юные годы И младости краткой веселые дни!» Онъ вопитъ — и тщетно; какъ вихри, какъ воды, Въ туманномъ пространствъ исчезли они, — И грозные боги не слышатъ моленья... Онъ розы блаженства срывать не умълъ; Безпечный, не могъ изловить наслажденья, И цвътъ на могилъ страдальца удълъ... Сорвемте же, други, румяныя розы. Весною цвътущею жизни младой! Въдь время летитъ, и напрасныя слезы, Увы, не воротять минуты златой!..





## 1829.

## ВИДЪНІЕ ВАЛТАСАРА.

Подражаніе V-й главѣ Пророка Даніила.

(Изг Байрона.)

арь на тронѣ сидитъ; Передъ нимъ и за нимъ, Съ раболѣпствомъ нѣмымъ

Рядъ сатраповъ стоитъ. Драгоцвиный чертогъ И блестить, и горить, И земной полубогъ Пиръ устроить велитъ. Золотая волна Дорогаго вина Нъжитъ чувства и кровь; Звуки лиръ, юныхъ дёвъ Сладострастный напъвъ Возжигаютъ любовь. Упоенъ, восхищенъ, Царь на тронъ сидитъ,-И торжественный тронъ II блестить, и горить... Вдругъ невъдомый страхъ

У царя на челъ, И унынье въ очахъ, Обращенныхъ къ стънъ. Умолкаетъ звукъ лиръ И веселыхъ ръчей, И разстроенный пиръ Видить — ужасъ очей — Огневая рука Исполинскимъ перстомъ, На стънъ предъ царемъ, Начертала слова... И никто изъ мужей, И царевыхъ гостей, И искусныхъ волхвовъ Силы огненныхъ словъ Изъяснить не возмогъ, --И земной полубогъ Омрачился тоской... II еврей молодой Къ Валтасару предсталъ И слова прочиталъ: «Мани, фекель, фаресь!» Вотъ слова на ствив; Волю Бога небесъ Возвъщають онъ. Мани значить: монархъ, Кончиль царствовать ты! Градъ у перса въ рукахъ — Смыслъ середней черты; Фиресь — третье — гласить: Нынь будешь убить!.. Рекъ-исчезъ... Изумленъ, Царь не върштъ мечтъ; Но чертогъ окруженъ, И — онъ мертвъ на щитъ!..



## 1832.

## ЧЕЛОВЪКЪ.

Посланіе къ Байрону.

(Изъ Ламартина.)

ты, тапиственный властитель нашихъ думъ— : Не духъ, не человъкъ— непостижимый умъ! Кто-бъ ни былъ ты, Байронъ, иль злой, иль добрый геній.

Люблю порывъ твопхъ печальныхъ пѣснопѣній, Какъ бури вой, какъ вихрь, какъ громъ во мракъ тучъ, Какъ моря грозный ревъ, какъ молній яркій лучъ. Тебя плѣняетъ стонъ, отчаянье, страданье; Твоя стихія — ночь; смерть, ужасъ — достоянье... Такъ царь степей — орелъ, презрѣвъ цвѣты долинъ, Паритъ превыше звѣздъ, утесовъ и стремнинъ; Какъ ты — сынъ мощный горъ, свпрѣпый, кровожадный, Онъ ищетъ ужасовъ зимы нѣмой и хладной, Низринутыхъ волной обломковъ кораблей, Костьми и трупами усѣянныхъ полей... И между тѣмъ, когда пѣвица наслажденья Поетъ своей любви и муки, и томленья, Подъ сѣнью пальмъ, у водъ смѣющейся рѣки,—

Онъ видитъ подъ собой Кавказскіе верхи. Несется въ облака, летитъ въ пучинъ звъздной. Простерся и плыветъ стремительно надъ бездной, II тамъ одинъ среди тумановъ и снъговъ, Свершивши радостный и гибельный свой довъ. Терзая съ алчностью трепещущіе члены, Смыкаетъ очи онъ, грозою усыпленный... И ты, Байронъ, паришь, презръвши жалкій міръ: Зло — зрълище твое, отчаянье — твой пиръ. Твой взоръ, твой смертный взоръ измърилъ злоключенья; Въ душт твоей не Богъ, но демонъ искушенья. Какъ онъ, ты движешь все, ты - мрака властелинъ, Надежды кроткій дучь отвергнуль ты одинь. Вопль смертныхъ для тебя — пріятная отрада; Неистовый, какъ адъ, поешь ты въ славу ада... Но что противъ судебъ могучій геній твой? Всевышняго уставъ не рушится тобой: Всевъдънье Его премудро и глубоко; Имъютъ свой предълъ и разумъ нашъ, и око; За симъ предъломъ мы не видимъ ничего... Я жизнью одаренъ, но какъ и для чего — Постигнуть не могу — въ рукахъ Творца могучихъ Образовался міръ, какъ сонмы водъ зыбучихъ, Какъ вътръ, какъ легкій прахъ поверхъ земли разлилъ, Какъ синій сводъ небесъ звъздами населиль? Вселенная — Его, а мракъ, недоумънье, Безумство, слепота, ничтожность и надменье — Вотъ нашъ единственный и горестный удълъ... Байронъ! Сей истинъ не върить ты посмълъ! Безсмысленный атомъ, исполнить назначенье, Къ которому тебя воззвало Провиденье, Хранить въ душъ своей законъ Его святой II пъть хвалу Ему — вотъ долгъ, вотъ жребій твой! Природа въ красотахъ изящна, совершенна; Какъ Богъ, она мудра, какъ время — неизмънна. Смирись предъ ней, роптать напрасно не дерзай, Разящую тебя десницу добызай!

Свята и милуетъ она во гнъвъ строгомъ: Ты бытіе, ты прахъ, ты червь предъ мощнымъ Богомъ, И ты, и червь равны предъ взорами Его, И ты произошель, какъ червь, изъ ничего... Ты возражаешь мнъ: «законъ уму ужасный И съ промысломъ души всемірной несогласный! Не сущность вижу въ немъ, но льстивую тщету, Чтобъ въ смертныхъ вкоренить о счастіи мечту,---Тогда какъ горестей не въ силахъ мы исчислить...» Байронъ! Возможно-ль такъ о Непостижномъ мыслить. О связи всёхъ вещей, превыспреннемъ умё? Мы слабы. Какъ и ты, блуждаю я во тьмъ... Творецъ — художникъ нашъ, а мы — Его машины: Проникнемъ ли Его начальныя причины? Единый Тотъ, Кто могъ все словомъ сотворить, Возможетъ мудрый планъ природы изъяснить! Я вижу дабиринтъ, вступаю и теряюсь. Ищу конца его и тщетно покушаюсь... Текутъ дни, мъсяцы унылой чередой; Тоска смъняется лютъйшею тоской... Въ границы тъсныя природой заключенный, Свободный, мыслящій, возвышенный, надменный, Неограниченный въ желаньяхъ властелинъ, Кто смертный есть? — Эдема падшій сынъ, Сраженный полубогъ!... Онъ не забылъ еще своей минувшей славы; Онъ помнитъ прежній рай, клянетъ себя и рокъ; Онъ неба потерять изъ памяти не могъ... Могучій — онъ паритъ душой въ протекши годы, Безсильный — чувствуетъ всъ прелести свободы, Несчастный - ловить лучь надежды золотой И сердце веселить отрадною мечтой; Печальный, горестью, уныніемъ убитый, Онъ схожъ съ тобой, онъ — ты, изгнанникъ знаменитый! Увы, обманутый коварствомъ сатаны, Когда ты псходиль изъ милой стороны, Съ отчаяньемъ въ груди, съ растерзанной душою,

Въ послъдній разъ тогда горячею слезою Ты орошаль, Адамъ, эдемскіе цвъты. Безчувственъ, полумертвъ, у вратъ повергся ты, Въ послъдній разъ взглянуль на милое селенье, Гдъ счастье ты вкусилъ, пріялъ твое рожденье, Услышаль ангеловь поющихь сладкій хорь И, отвративъ главу, склонилъ печальный взоръ, Еще невольно разъ къ эдему обратился, Заплакалъ, зарыдалъ и быстро удалился... О, жертва бъдная раскаянья п мукъ! Какому пънію внималь твой робкій слухь? Могло-ль что выразить порывъ твоихъ волненій При видъ мъстъ едва минувщихъ наслажденій? Увы, потерянный предестный вертоградъ! Ты въ душу падшаго вдивалъ невольно ядъ. Полна волшебнаго о счасть в вспоминанья, Она, какъ тънь, въ жару забвенья и мечтанья, Перелетала вновь въ завътные сады И упивалась вновь всёмъ блескомъ красоты... Но исчезали сны, и пламенныя розы Адамовыхъ ланитъ, какъ дождь, кропили слезы... Когда прошедшее намъ сердце тяготитъ, И настоящее отрадою не льститъ,--Мы жаждемъ болъе счастливаго удъла. Тогда желанія бывають безъ предъла; Мы въ мысляхъ воскресимъ блаженство прежнихъ дней, И снова вспыхнетъ огнь погаснувшихъ страстей. Таковъ быль жребій твой, въ жестокій часъ паденья... Увы, и я испиль изъ чаши злоключенья, И я, какъ ты, смотрълъ, не видя ничего, И также быть хотель толковникомъ всего. Напрасно я искалъ сокрытаго начала, Природу вопрошалъ — она не отвъчала. Отъ праха до небесъ нарилъ мой гордый умъ И — слабый — ниспадаль, терался въ бездив думъ. Надеждою дыша, увъренностью полный, Безстрашно разсъкалъ я гибельныя волны

И истины искаль въ совътахъ мудрецовъ: Съ Ньютономъ я деталъ превыше облаковъ И время оставляль, строптивый, за собою, И въ мракахъ дальнихъ лътъ я бодрствовалъ душою. Во прахъ падшихъ царствъ, въ останкахъ въковыхъ Катоновъ, Цезарей — свидътелей ифмыхъ Неумолимаго, какъ время, разрушенья -Хотълъ разсъять я унылыя сомнънья; Священныхъ тъней ихъ тревожилъ я покой; Безсмертія искаль я въ урнѣ гробовой И признаковъ его, никъмъ непостижимыхъ, Искаль во взорахъ жертвъ, недугами томимыхъ, Въ очахъ, исполненныхъ и смерти, и тоски, Въ последнемъ трепете хладеющей руки, Пылаль обръсть его въ желаніяхъ падежныхъ, На мрачныхъ высотахъ туманныхъ горъ и снъжныхъ, Въ струяхъ зеркальныхъ водъ, въ клубящихся волнахъ, Въ гармоніи стихій, въ раскатистыхъ громахъ... Я мнилъ, что грозная, въ порывахъ измъненій. Въ часы тапиственныхъ небесныхъ вдохновеній. Природа изречетъ пророческій глаголъ: Богъ блага могъ ли быть Богъ бъдствія и золъ? Вст промыслы Его судебъ непостижимы, И въ міръ и добро, и зло необходимы. Но тщетно льстился я... Онъ есть сей дивный Богъ; Но, зря Его во всемъ, постичь я не возмогъ. Я видълъ: эло съ добромъ и, мнилося, безъ цъли, Смѣшавшись на землѣ, повсюду свирѣпѣли. Я видълъ океанъ губительнаго зла, Гдъ капля ада быть излита не могла; Я видель торжество блестящее порока -И добродътель, ахъ, плачевной жертвой рока! Во всемъ я видълъ зло, добра не понималъ И все живущее въ природъ осуждалъ... Однажды, тягостной тоскою удрученный, Я къ небу простиралъ свой ропотъ дерзновенный -И вдругъ съ энира лучъ блеснулъ передо миой

И овладълъ моей трепещущей душой. Подвигнутый его тапиственнымъ влеченьемъ, Разстался я навъкъ съ мучительнымъ сомнъньемъ, Забывъ на Вышняго презрънную худу И такъ Ему воспълъ невольную хвалу: «Хвала Тебъ, Творецъ могучій, безконечный, Верховный Разумъ, Духъ незримый и предвъчный! Кто не быль, тоть возсталь изъ праха предъ Тобой. Не бывши бытіемъ, я слышалъ голосъ Твой. Я здёсь! Хаосъ Тебя рожденный славословить, И мыслящій атомъ Твой взоръ творящій ловитъ. Могу-ль измърить я въ сей благодатный часъ Непзивримое пространство между насъ? Я — дъло рукъ Твоихъ — я, дышущій Тобою, Пріявшій жизнь мою невольною судьбою, -Могу ли за нее возмездія просить? Не Ты обязанъ — я! Мой долгъ — Тебя хвалить! Вели, располагай, о Ты, неизреченный! Готовъ исполнить Твой законъ всесовершенный. Назначь, опредълп, мудръшій властелинъ, Пространству, времени — порядокъ, ходъ и чинъ! Безъ тайныхъ ропотовъ, съ слъпымъ повиновеньемъ, Ловоленъ буду я Твоимъ определеньемъ. Какъ сонмы свътлые блистательныхъ круговъ Въ энприыхъ высотахъ, какъ тысячи міровъ, Вращаются, текутъ въ связи непостижимой, -Я буду шествовать, Тобой руководимый! Избранный ли Тобой, сынъ персти, воспарю Въ предълы неба я и, гордый, тамъ узрю Въ дазурныхъ облакахъ престолъ Твой величавый И Самого Тебя, одъяннаго славой, Въ сіянь в радужныхъ, божественныхъ лучей, -Или трепещущій всевидящихъ очей, Во мракъ хаоса атомъ, Тобой забвенный, Несчастный, страждущій и смертными презрънный, Я буду жалкій членъ живаго бытія,-Всегда хвала Тебъ, Господь! воскликну я:

Ты сотворилъ меня, Твое и есмь созданье, Пошли мнъ на главу и гитвъ, и наказанье, Я — сынъ, Ты — мой Отецъ! Кипитъ въ груди восторгъ! И снова я скажу: хвала Тебъ, мой Богъ!.. Сынъ праха, воздержись! Святое Провидънье Сокрыло отъ тебя твой рокъ и пазначенье. Какъ пркая звъзда, какъ мъсяцъ молодой Плыветь и сыплеть блескь по тучамь золотой И кроетъ юный рогъ за рощею ночною, -Такъ шествуешь и ты невърною стопою Въ юдоли жизни сей. Ты слабымъ созданъ былъ; Двъ крайности въ тебъ Творецъ соединилъ. Быть можетъ, съ ними я невольно сталъ несчастенъ; Но благости Твоей и славъ я причастенъ. Ты мудръ - немудраго не можешь произвесть: Склоняюсь предъ Тобой... Хвала Тебъ и честь!.. Но между тёмъ тоска смёнила въ сердце радость; Погасла навсегда смъющаяся младость... Угрюмый, одинокъ, прошедшимъ удрученъ, Я вижу: пролетить существенный мой сонъ; Престанетъ гнать меня завистливая злоба! Полуразрушенный, стою при дверяхъ гроба... Хвала Тебъ! Вражды и горести змъя Терзала грудь мою... Въ слезахъ родился я, Слезами обливаль мой хльбь пріобрьтенный, Въ слезахъ всю жизнь провель, Тобою пораженный... Хвала Тебъ! Терпълъ невинно я, страдалъ, До дна испиль я бъдъ и горестей фіаль, У праведныхъ небесъ просилъ себъ защиты — И паль, перунами Всевышняго убитый... Хвала Тебъ! Тобой невинность сражена!.. Быль другь души моей — отрада мив одна! Ты Самъ соединилъ насъ узами любови, И Ты запечатлълъ союзъ священной крови... Какъ юный, нъжный цвътъ, отъ стебля отдъленный, Увялъ онъ на груди моей окамененной!.. Я видель смерть въ его хладеющихъ чертахъ;

Любовь боролась съ ней, и въ гаснувшихъ очахъ Противиться нельзя тапиственной сульбъ: Желаньемъ волею я жертвую Тебъ! Я полонъ на Тебя незыблемой надежды. II съ върою она мои закроетъ въжды. Люблю Тебя, Творецъ, во мракъ грозныхъ тучъ, Когда Ты въ молніяхъ, ужасенъ и могучъ, Уставъ преподаешь природъ устрашенной, Иль кроткія весны дыханьемъ облеченный, На землю низведешь гармонію небесъ! Хвала Тебъ! скажу, лія потоки слезъ, Хвала верховный умъ, порядокъ неразрывный! Рази, карай меня!.. Хвала Тебъ, Богъ дивный!... Такъ мыслилъ я тогда, такъ небомъ пламенълъ II такъ, восторженный, Царя природы пълъ. О. ты, неопытныхъ коварный искуситель, Неистовый сердецъ чувствительныхъ мучитель! Познай, Байронъ, мечту твоихъ печальныхъ думъ, Познай и устреми ко благу пылкій умъ! Наперсникъ ужасовъ, пъвецъ ожесточенья, Уже-ль твоя душа не знаетъ умпленья? Простри на небеса задумчивый твой взоръ: Не зришь ли въ нахъ Творцу согласный, стройный хоръ? Не чувствуещь ли ты невольнаго восторга? Дерзнешь ли не признать и власть, и силу Бога, Таинственный уставъ, непостижимый перстъ Въ премудромъ чертежъ міровъ, планетъ п звъздъ? Ахъ, если-бъ, смерти сынъ, изъ мрака въчной ночи, Ты оросиль слезой раскаянія очи, Надеждой окрыленъ, оставилъ ада сводъ И къ свъту горнему направилъ свой полетъ, II въ сонмъ ангеловъ твоя взгремъла лира,--Нътъ, никогда-бъ еще во области энпра, Никто возвышеннъй, пріятнъй и сплынъй Не выразиль хвалы Владыкъ всъхъ царей! Мужайся, падшій духъ! Божественные знаки Ты носишь на челъ. Какъ легкіе призраки,

Какъ сонъ, какъ вътерокъ, исчезнетъ славы дымъ: Ты адомъ, гордостью, ты зломъ боготворимъ. Царь пъсней, презри лесть: она — твоя отрава; Съ одною истиной прочна бываетъ слава... Склони предъ ней главу, надменный великанъ! Теки, спъши занять потерянный твой санъ Среди сыновъ, благимъ Отцомъ благословенныхъ, Для радости, любви, для счастъя сотворенныхъ!..

## ПРОВИДЪНІЕ ЧЕЛОВЪКУ.

----\$-\$----

(Изъ Ламартина.)

Не ты ли, о мой сынъ, возсталъ противъ меня? Не ты ли порицалъ мои благодъянья И, очи отвратя отъ прелести созданья,

Проклалъ отраду бытія? Еще ты въ прахъ былъ, безумецъ своенравный, А я уже радълъ о счастін твоемъ. Растилъ тебя, какъ плодъ, и въ Промыслъ святомъ

Тебѣ удѣлъ готовилъ славный. Въ совѣтѣ вѣковомъ твой вѣкъ образовалъ, И времена текли моимъ произволеньемъ, И рекъ я: появись, и чистымъ наслажденьемъ

Почти мой горній трибуналь! И ты возникь. Мое благое попеченье Не обрекло тебя игралищемъ судьбъ; Огнемъ моихъ очей посъялъ я въ тебъ

Съ началомъ жизни вдохновенье. Изъ груди я воззвалъ млеко твоимъ устамъ, И сладко ты прильнулъ къ источнику любови, И ты впивалъ въ себя и жаръ, и силу крови, И свътъ мелькнулъ твоимъ очамъ.

И — искра Божества подъ бреннымъ покрываломъ —

Свободная душа невидимо зажглась, Младенческая мысль словами излилась, — И имя *Бог*ь служило ей началомъ.

Въ какомъ великомъ торжествъ Передъ тобой оно сіяло! Вездъ и все напоминало Тебъ о тайномъ божествъ. На небъ въ солнцъ лучезарномъ Мое величье ты читалъ; Когда же съ чувствомъ благодарнымъ на землю очи обращалъ, То всюду зрълъ мои дъянья, Во всей красъ благодъянья; Въ природъ зрълъ ты образъ мой, Въ порядкъ — предопредъленье, Въ пространствъ міра — Провидънье, Въ судьбъ послушной и слъпой — Мое могучее велънье.

И ты почтиль во мнв царя
Твоихъ душевныхъ наслажденій,
И, то забывшись, то горя
Огнемъ пріятныхъ впечатльній,
Въ своей невинной простоть
Ты шелъ къ таинственной мечть;
Но между твмъ, какъ грозный опытъ
Твой свъжій умъ окаменяль,
Ты произнесъ безумный ропотъ,
Ты укорять меня дерзалъ.
Душа твоя одъта мглою,
Чело блъднъе мертвеца,
И ты, терзаясь думой злою,
Уже не въруешь въ Творца.

Умолкни гордое мечтанье! Я начерталь тебъ законь, Но для тебя ничтожень онь. О, какъ велико разстоянье! Передъ тобою — мигъ одинъ,—

Я-милліоновъ властелинь!
Когда спадутъ передъ тобою
Покровы мудрости моей,
Тогда, измученный борьбою
Недоумъній и страстей,
Ты озаришься совершенствомъ
Неизреченной правоты
И вкусишь съ праведнымъ блаженствомъ
Отъ чаши благъ и доброты;
Познаешь горняго участья
Дотолъ скрытые плоды,
И миновавшія несчастья
Благословишь въ восторгъ ты.

Но ропотъ не умолкъ въ душѣ ожесточенной: Ты жаждешь до временъ узрѣть великій день И дивный вертоградъ, Всевышнимъ насажденный,

Гдъ никогда ночная тънь

Не омрачить святую сѣнь. Безумный! Малый свѣть и темнота ночная— Вожатые къ нему. Надѣйся и иди, Природу и меня постигнуть не дерзая;

Подобно ей, мои пути Слъпой покорностью почти! Не я-ль открылъ землъ законы управленья? Свиръпый океанъ, великій царь морей, Окованъ навсегда десницею моей,

> И, въ часъ урочнаго явленья, Онъ, силой бурнаго стремленья, Наводитъ ужасъ потопленья, И снова хлынетъ отъ степей.

И — тънь моихъ лучей въ дазури необъятной — Узналъ ли этотъ шаръ законъ моихъ путей? Куда бъ онъ полетълъ безъ помощи моей?

Кончая подвигъ благодатный, Улыбкой тихой и пріятной Не объщаетъ онъ обратно Заутра радужныхъ огней. И царствуеть вездъ порядокъ неразрывный: Я утромъ возбужу вселенную отъ сна, И вечеромъ взойдетъ сребристая луна.

II вотъ изъ тишины пустынной Она, на голосъ мой призывный, Стремится съ легкостію дивной -И ночи мгла озарена. А ты, прекрасное творенье, Кого создаль для неба я, Ты виалъ въ ужасное сомнънье О мудрой цели бытія! Ты, человъкъ и царь вселенной, Дерзнулъ роптать - и на кого? Ты смёль въ душё ожесточенной Хулить Владыку своего! Я твой Владыка — благодътель, Моя святая добродътель Тебя спасаеть и хранить, Я твой незыблемый гранитъ... Не мнишь ли ты, что въ мракъ ночи Я беззаботно опочиль? О, пътъ! Внимательныя очи Я съ дъйствій міра не сводилъ. Моря въ волненіи суровомъ, Летучій прахъ и вътровъ стонъ, Все движу я великимъ словомъ, Всему въ прпродъ есть законъ. Иди съ свътильникомъ надежды За Провидъніемъ во слъдъ, Ты не умрешь, смыкая въжды: Тебъ за гробомъ новый свътъ! И знай, правдиво Провиденье, Въ его путяхъ обмана нътъ. Зари румяной восхожденье, Природы цълой увъренье Твердять о немъ изъ въка въ въкъ, — Одинъ не въритъ человъкъ!..

Но брось, о смертный, безнадежность; Моя родительская нѣжность Твое сомнѣнье постыдитъ И за безумное роптанье Свое преступное создалье Любовью вѣчной наградитъ!..

# мечта.

-∞∞—

(Изъ Ламартина.)

Простерла ночь свои крылъ На сводъ небесъ червленный; Туманы вьются на землъ... Въ сонъ легкій погруженный, На камиъ дикомъ я сижу Въ мечтаніяхъ унылыхъ II въ горькой думъ привожу На память сердцу милыхъ. Вдругъ изъ-за черно-сизыхъ тучъ, Серебряной струею, Съ луны отторгнувшійся лучъ Блеснулъ передо мною. О, милый лучь, зачёмъ разсёкъ Ты горніе туманы? Иль исцълить мои притекъ Непсцълимы раны? Или сокрытыя судьбой Повъдать тайны міра? О, лучъ божественный, открой, Открой, пришлецъ энира: Или къ несчастливымъ влечетъ Тебя волшебна сила, И снова къ счастью расцвътетъ Луша моя уныла?

Такъ! Я восторгомъ упоенъ И мыслію священной! Не ты ли въ образъ облеченъ Души мнъ незабвенной? Быть можетъ, вьется надо мной Духъ милый въ видъ тъни: Быть можеть, ивы сей густой Онъ потрясаетъ съни!.. Ахъ, если это не мечта Въ часъ полночи священный. Носися вкругъ меня всегда, О, призракъ драгоцънный! Хотя твоимъ полетомъ слухъ Мой робкій насладится, II изнемогшій, скорбный духъ Внезапно оживится!.. Но мъсяцъ посреди небесъ Облекся пеленою... Гдъ милый лучъ мой? Онъ исчезъ — II я одинъ съ мечтою!

## П Ѣ С Н Я.

-\$**≔**\$----

(Изъ Панара.)

Какъ смъшонъ, Не уменъ Мужъ ревнивый, Неучтивый! Какъ хотъть Завладъть Лишь ему Одному (Безъ причины) И рукой, И душой Половины! Хоть сердись, Хоть бранись,

Коль захочется Амуру,

То жена, Сатана,

Изомнетъ твою фризиру! Будешь горестно рыдать, Будешь лобъ свой проклинать —

Но напрасно! Не найдешь себъ утъхъ И услышишь только смъхъ

Повсечасно.

Станутъ дыбомъ волоса, Коль споютъ тебъ въ глаза Пъсенку такую, Хитрую и злую:

> Какъ смъшонъ, Не уменъ Мужъ ревнивый, Неучтивый! Какъ хотъть Завладъть Лишь ему Одному (Безъ причины) И рукой, И душой Половины!



## 1833.

#### ТРОЯНКИ.

Кантата.

(Изъ Делавиня.)

"Αλλφ τῶν χαλκεγχέων Τοώων 
"Αλοχοι μέλεαι,
Καὶ κοῦφαι καὶ δύσνυμφοι,
Τύφεται "Ιλιον Αἰάζωμεν.
Θερипид».

роянки плънныя на брегъ Симонса,
Страдальческой толпой,
Воспоминали дни безпечности святой,
Которые для нихъ такъ быстро пронеслися.
Съ слезами на очахъ,
Съ челомъ, увядшимъ отъ печали,
Онъ на Иліонъ разрушенный взирали,
И грусть ихъ излилась въ унылыхъ голосахъ...

#### Хоръ.

Отечество рабовъ, погибшая держава. Исчезъ твой блескъ, померкла слава!

#### Первая троянка.

Царей сосъдственныхъ надежда и оплотъ, Какъ часто Иліонъ былъ върной ихъ защитой! Безчисленный народъ, Какъ волны, наполнялъ сей городъ знаменитый; Полетъ губительный въковъ Коснуться не дерзалъ его огромныхъ башенъ; Возникшій изъ земли велъніемъ боговъ,

Верхами храмовъ и дворцовъ Касался онъ, какъ полубогъ безстрашенъ, Обители своихъ божественныхъ творцовъ.

#### Вторая троянка.

И пятьдесять сыновъ — честь Троп — Сидъли на пиру у добраго отца, И старецъ изливалъ веселіе въ сердца, И върилъ въ счастіе земное, Не видя счастію конца!

#### Третья троянка.

Надежда царственнаго дома,
О, Гекторъ, ты пріемлешь щитъ!
Жельзомъ грудь твоя блеститъ;
Перо съ тяжелаго шелома
Чело высокое сънитъ.
Передъ Гекубой устрашенной
На играхъ мечъ твой засверкалъ,
И лавръ побъдный увънчалъ
Твою главу, непобъжденный.
Прими, Гекуба, сей вънокъ,
Надежды радостной залогъ,
Изъ рукъ любимаго героя...
Увы, преступный сынъ и братъ
Вновь обнажатъ его булатъ,—

Но пгры грозныя тогда увидитъ Троя!

#### Юная дъва.

Такъ Поликсена молодымъ Своимъ подругамъ говорила:

Для насъ весна подъ небомъ голубымъ Благоуханіе разлила; Для насъ п пгры, п цвѣты... Увы, она не говорпла:

На этихъ берегахъ, гдъ въ блескъ красоты Цвъту я жизнью безмятежной,

Оплачутъ жребій мой, жестокій, неизбъжный! Своимъ подругамъ никогда Она не говорпла:

Я кровью орошу прекрасныя мѣста, Гдѣ съ вами пгры я дѣлила; Среди несорванныхъ цвѣтовъ Мнъ гробъ безвременный готовъ!

## Хоръ.

Отечество рабовъ, погибшая держава, Исчезъ твой блескъ, померкла слава!

#### Первая троянка.

Что за корабль на бѣлыхъ парусахъ Скользитъ по влагѣ моря сонной? Его, какъ будто на крылахъ, Амуръ лелѣетъ благосклонный.

#### Вторая троянка.

Онъ въ наши стъны мчитъ раздоръ, Убійство, гибель и позоръ! О, богъ морей, Нептунъ, отмети прелюбодъю! Властительный Зевесъ, Сошли твой ярый громъ и молию съ небесъ,

На-встръчу хищнику, злодъю!

#### Первая троянка.

Но нътъ, труба звучитъ, Жельзо засверкало;

Трещатъ скалы, упалъ разрушенный гранитъ; Кровь льется, туча стрълъ и копій засвистала... Тамъ колесница, тамъ боецъ Встръчаютъ въ тъснотъ свой жалостный конецъ,

И смерть запировала!

Ужасный виль: Гроза въ бояхъ, Ахиллъ летитъ — II все во прахъ! Предъ нимъ боязнь; За нимъ во слъдъ Позоръ и казнь, И море бъдъ... Внезапный страхъ У всёхъ въ очахъ; На полъ брани, Съ мечемъ во длани, Стоитъ одинъ, Противъ Зевеса И Ахиллеса, Пріамовъ сынъ!

#### Вторая троянка.

Несчастныя троянки, Омойте чистою водой Его священные останки:

Палъ Гекторъ, палъ герой!.. Гдъ амбра, ароматъ, мастики и куренья? Пусть, вкругъ его костра, гремитъ вашъ жалкій стонъ Сливаясь съ пъснію живаго сожалънья!..

Трояне-воины, ужъ нътъ его!.. Вотъ онъ!..

Кропите жаркими слезами Прахъ сына славы и побъдъ!.. Вънчайте, дъвы, гробъ великаго цвътами!.. Пріамъ идетъ за сыномъ вслъдъ...

#### Хоръ.

Вънчайте, дъвы, гробъ великаго цвътами!.. Пріамъ идетъ за сыномъ вслъдъ...

#### Первая троянка.

Ты спишь, о Иліонъ, п съ радостью жестокой Ликуетъ Пирръ въ твоихъ ствнахъ; Какъ тигры алчные въ глуши далекой, Повсюду нанося отчаянье и страхъ, Свиръпствуютъ сыны торжественной Эллады.

#### Вторая троянка.

Разгонитъ вътръ ночную тънь; Аргосъ освътитъ ясный день, Но Трою — мрачный, безъ отрады!

#### Первая троянка.

О, ночь ужасная, коварный сонъ! Зачъмъ вокругъ меня мелькаютъ привидънья? Откуда тусклый блескъ и звърскій вопль, и стонъ? Какъ бъдственна минута пробужденья!...

## Юная троянка.

Мой братъ Стенелломъ умерщвленъ.

## Вторая троянка.

Сестра моя въ огнъ Аяксовыхъ объятій.

## Третья троянка.

Къ Улиссовымъ стопамъ отецъ мой низложенъ.

#### Первая троянка.

О, день позора, день проклятій!.. Дворцы разграблены; святыня сожжена; Младенцы, сестры, дввы, жены— Подъ мечъ пль въ плънъ безъ обороны... Одна могила всъмъ гражданамъ суждена!...

## Вторая троянка.

Простите вы, поля родныя Трои, Угасшій родъ царей, погибшіе героп, Святой отчизны красота! И Ида съ пышными холмами,

И солнце свътлое съ родными небесами, Простите навсегда!..

## Первая троянка.

Лъсовъ и мрака грозный житель, Тигръ алчный къ той долинъ подойдетъ, Гдъ нъкогда травой святыня заростеть, И осквернитъ его приходъ Боговъ старинную обитель.

## Вторая троянка.

И пастырь Иды молчаливъ Въ развалинахъ священныхъ, Подъ тенью лавровъ и оливъ, Троянской кровью обагренныхъ, Гдъ стонетъ въ сонмъ убіенныхъ Пріама-мученика тънь, —

Придетъ искать следовъ разрушенной державы, Гробницы Гектора, а надъ могилой славы Играетъ между тъмъ блуждающій олень...

## Третья троянка.

А мы — несчастные останки разрушенья! Въ слезахъ пройдетъ нашъ грустный въкъ;

Волной обиды и презранья Насъ море выбросить на чужеземный брегь.

## Четвертая троянка.

Узримъ пиры враговъ; мучительнымъ позоромъ Мы уготовимъ имъ столы; Укажутъ жены ихъ съ улыбкой и укоромъ На наши робкія, покорныя главы, —

И въ чашахъ золотыхъ, въ которыхъ наши дъды

Пивали нъкогда за вольность и любовь, Мы будемъ подносить для наглой ихъ бесъды Вино, развратъ и нашу кровь...

# Первая троянка.

Воспойте Иліонъ, отверженный богами, Воспойте, скажутъ намъ, ничтожные рабы! Пусть гимны Трои между нами Гремятъ велъніемъ судьбы!..

О, ръки Иліона, Мы пили радостно на вашихъ берегахъ, Когда вокругъ отеческаго трона Кипълъ съ веселіемъ въ сердцахъ

Народъ, любимый небесами, Въ войнъ и въ тишинъ прославленный землями!.. Но гимнъ троянскій, гимнъ неволи роковой Не огласитъ земли чужой!..

## Вторая троянка.

Ты хочешь слышать пѣснь рабыни, Безчувственный народъ? Отдай намъ матерей, Отдай отцовъ, дѣтей и братьевъ, и мужей! Исторгии Иліонъ изъ жалостной пустыни, Въ которую его умълъ ты превратить! Но если власть твоя не въ силахъ возвратить

Величія сожженнаго Пергама,
Когда не можешь оживить
Сыновъ п воиновъ Пріама,—
Послушай плачъ,— а гимнъ неволи роковой
Не огласитъ страны чужой!..

#### Хоръ.

# БОНАПАРТЕ.

(Изъ Ламартина.)

Есть дикая скала на лонъ океана... Съ крутыхъ ея бреговъ, подъ ризою тумана, Привътствуетъ тебя задумчивый иловецъ, Гробница мрачная, обмытая волнами! Вблизи ея лежатъ обросшіе цвътами

Разбитый скипетръ и вънецъ...

Кто здъсь? Нътъ имепи!.. Спросите у вселенной!

То имя начерталъ булатъ окровавленный,

Отъ скиоскаго шатра до Нильскихъ береговъ,

На бронзъ, на груди бойцовъ ожесточенныхъ,

Въ народныхъ племенахъ, въ мильонахъ изумленныхъ,

Предъ нимъ склонившихся рабовъ. Два имени въкамъ переданы въками; Но никогда, ничье громовыми крылами Не разсъкало міръ съ подобной быстротой! Нигдъ, ничья нога сильнъе не връзала Слъдовъ въ лице земли,— и грозную сковала

Судьба надъ дикою скалой!..
Вотъ, здъсь его дитя шагами измъряетъ;
Враждебная ията гробницу попираетъ;
Громовое чело объято тишиной;
Надъ нимъ въ вечерней мглъ жужжитъ комаръ ничтожный,
И слышитъ тънь его одинъ лишь гулъ тревожный

Волны, летящей за волной...
И миръ тебъ, о прахъ великаго героя,
Ты цълъ и невредимъ въ обители покоя!
Гласъ лиры никогда гробовъ не возмущалъ;
Всегда тапла смерть убъжище для славы.
Ничто не оскорбитъ удълъ твой величавый:

Тебъ потомство — трибуналъ!.. Твой гробъ и колыбель сокрыты въ мглъ тумана; Но ты, какъ молнія, возникъ изъ урагана, И безыменный мужъ вселенную сразилъ. Такъ точно славный Нилъ, подъ Мемеисомъ глубокій, Въ Мемноновыхъ степяхъ струитъ свои потоки

Еще безъ памяти, безъ силъ... Упали алтари; разрушилися троны; Ты міру даровалъ побъды и законы; Ты славой нареченъ надъ вольностью царемъ,— И въкъ, ужасный въкъ, который местью грянулъ На царства и боговъ, передъ тобой отпрянулъ

На шагъ, въ безмолвъв роковомъ...
Ты грознаго числа враговъ не устрашался;
Ты съ призракомъ, второй Израиль, состязался,
И призракъ изнемогъ подъ тяжестью твоей.
Возвышенныхъ именъ могучій осквернитель,
Ты съ слабостью игралъ, какъ демонъ-соблазнитель

Играетъ съ чашей алтарей...
Такъ, если старый въкъ, при факелъ могильномъ,
Терзаетъ, рветъ себя въ отчанньъ безсильномъ,
Издаеши вольный кликъ, въ заржавленныхъ цъпяхъ,—
То вдругъ, изъ-подъ земли, герой неблагодарный
Встаетъ, разитъ его — и ложь, какъ сонъ коварный,

Падетъ предъ истиной во прахъ! Свобода, слава, честь — мечты очарованья — Гремъли для тебя, какъ бранныя воззванья, Какъ отзывъ роковой вопиственной трубы, И слухъ твой, языкомъ невнятнымъ пораженный, Внималъ лишь одному волненію вселенной

И воплю смерти и борьбы!..
И чуждый правъ людей, надменный, величавый, У міра одного ты требовалъ — державы!
Ты шелъ... И предъ тобой вездъ рождался путь, И лавры на скалахъ пустынныхъ зеленъли!
Такъ мъткая стръла летитъ до върной цъли,

Хотя-бъ сквозь дружескую грудь. И никогда фіалъ минутнаго безумья Съ чела не разгонялъ державнаго раздумья; Ты пурпура пскаль не въ чашъ золотой; Какъ вопнъ на часахъ, угрюмый и безсонный, Ни вздоха, ни слезы, ни ласки благосклонной

Ты не дарилъ красъ младой.... Войну, тревогу, стонъ, лучи зари багровой На копьяхъ и мечахъ любилъ твой духъ суровый, И только одного товарища въ бояхъ Лелъяла твоя десница громовая, Когда, широкій хвостъ и гриву воздымая,

Онъ билъ копытомъ сталь и прахъ. Неравный никому гордыней равнодушной, Ты палъ безъ ропота, судьбъ твоей послушный; Ты мыслилъ и презрълъ и зависть, и любовь! Какъ царственный орелъ, могучій сынъ энпра, Одинъ всевидящій ты взоръ имълъ для міра—

И этотъ взоръ былъ: смерть и кровь! Внезапно овладъть побъдной колесницей, Вселенную потрясть могучею десницей, Попрать одной ногой трибуновъ и царей, Сковать ярмо любви — изъ зависти коварной — Заставить трепетать народъ неблагодарный,

Освобожденный отъ цвпей, Быть въка своего и мыслію, и жизнью, Кинжалы притупить, разсъять бунтъ въ отчизнъ, Разрушить и создать всемірные столпы, Подъ заревомъ громовъ, надежды неизмънной, Оспорить у боговъ владычество вселенной...

О сонъ, о дивныя судьбы!..
Ты палъ, однако, палъ на пиршествъ великомъ, И плащъ властительный ты на утесъ дикомъ Увидълъ, наконецъ, растерзанный врагомъ, — И рокъ, единый богъ, въ котораго ты върилъ, Изъ жалости сажень земли тебъ отмърилъ

Между могилой и вънцомъ... О, если-бъ я постигъ глубокія мечтанья, Ужасные плоды того воспоминанья, Которое тебя покинуть не могло! На доблестную грудь бездъйственныя рукп Ты складываль крестомъ, п тягостныя мукп Мрачили грозное чело!..

Какъ пастырь на брегу рѣки уединенной, Завидя тѣнь свою въ волнѣ одушевленной, Слѣдитъ ее вблизи и въ нѣдрахъ глубины,— Такъ точно на скалѣ, печальный и угрюмый, Ты гордо вызывалъ торжественною думой

Дни величавой старины,

И, радуя твои внимательные взоры, Въ роскошной красотъ текли онъ, какъ горы, И слухъ твой утъшалъ ихъ ропотъ въковой, И каждая волна, блестящую картину Раскинувъ предъ тобой, скрывалася въ пучину,—

И ты летълъ за ней душой!
Вотъ здъсь ты на мосту, въ огнъ, передъ громами,
Тамъ степи заметалъ враждебными чалмами;
Тамъ стонетъ Іорданъ, узръвъ тебя въ волнахъ;
Тамъ горы подавилъ стопой неодолимой;
Тамъ скипетръ обмънилъ твой мечъ непобъдимый...

А здѣсь?.. Но что за чудный страхъ? Зачѣмъ ты отвратилъ пспуганныя очи? Блѣдно твое чело!.. Скажи, во мракѣ ночи, Что бурная волна къ стопамъ твоимъ несетъ?.. Не тяжкой ли войны печальныя картины? Не кровью ли враговъ обмытыя долины?

Но слава, слава все сотретъ!..
Загладитъ все она, все, кромъ преступленья;
Но перстъ ея, но перстъ... онъ кажетъ жертву мщенья—
Трупъ юноши въ крови!.. И мутная волна
Несла его, несла, и снова возвращалась,
И, будто судія, къ убійцъ обращалась,

Съ ужасной повъстью она!.. А онъ, какъ заклейменъ печатью роковою, Онъ быстро закрывалъ чело свое рукою; Но кровь изъ-подъ руки прозрачно и свътло Являдась и текла струей неукротимой; Багровое пятно, какъ царской діадимой, Вънчало блъдное чело...

И вотъ, тиранъ, и вотъ за это въроломство Возстанетъ на тебя правдивое потомство! Кроваваго пятна ничто не истребитъ!.. Ты выше и славнъй соперника Помиея. Но кто, скажи мнъ, кто и Марія злодъя

Въ тебъ невольно не узритъ?.. И умеръ, наконецъ, ты смертію народной, Уснуль, какъ селянинъ, на пажити безплодной, Безъ платы за труды, съ притупленной косой, Мечемъ вооружась, какъ будто для осады... У Вышняго просить суда или награды

Явился ты съ твоей рукой.

Въ послъдніе часы, бользнью изнуренный, Одинъ съ своимъ умомъ, предъ тайной сокровенной, Казалось, онъ искалъ чего-то въ небесахъ; Невнятно лепеталъ языкъ его суровый, Хотълъ произнести невъдомое слово;

Но замеръ голосъ на устахъ!.. Окончи: это Богъ, Владыка тьмы и славы, Царь жизни и смертей... Онъ силу п державы Вручаетъ и назадъ торжественно беретъ!.. Отвътствуй: Онъ одинъ пойметъ непостижимыхъ; Онъ судитъ и казнитъ царей несправедливыхъ:

Ему рабы даютъ отчетъ!.. Но гробъ его закрытъ!.. Онъ тамъ уже... Молчанье! Предъ Богомъ на въсахъ добро и злодъянье!.. Онъ тамъ!.. Съ лица земли исчезъ великій мужъ!.. О, Боже, кто постигь пути Твоихъ вельній? Что значитъ человъкъ? Увы, быть можетъ, геній

Есть добродътель падшихъ душъ!..

# ЛУННЫЙ СВЪТЪ.

(Изъ Виктора Гюго.)

Въ водахъ полусонныхъ играла луна; Гаремъ освъжило дыханье свободы. На ясное небо, на свътлыя воды Султанша въ раздумьъ глядитъ изъ окна. Внезапно гитара въ рукъ замерла: Какъ будто протяжный и жалобный ропотъ Раздался надъ моремъ... Не конскій ли топотъ, Не шумъ ли глухой удалаго весла? Не птица ли ночи широкимъ крыломъ Разсъкла зыбучей волны половину? Не духъ ли лукавый морскую пучину Тревожить, безсонный, въ поков ночномь? Кто нагло смъется надъ робостью женъ? Кто море волнуетъ?.. Не демонъ дукавый, Не тяжкія весла ладын величавой, Не птица ночная!.. Откуда же онъ, Откуда протяжный и жалобный стонъ? Вотъ грозный мъшокъ!.. Голубая волна Въ немъ члены живые и топитъ, и носитъ, И будто пощады у варваровъ проситъ... Въ водахъ полусонныхъ пграла дуна.

# ПОЭМЫ

(оригинальныя и переводныя).

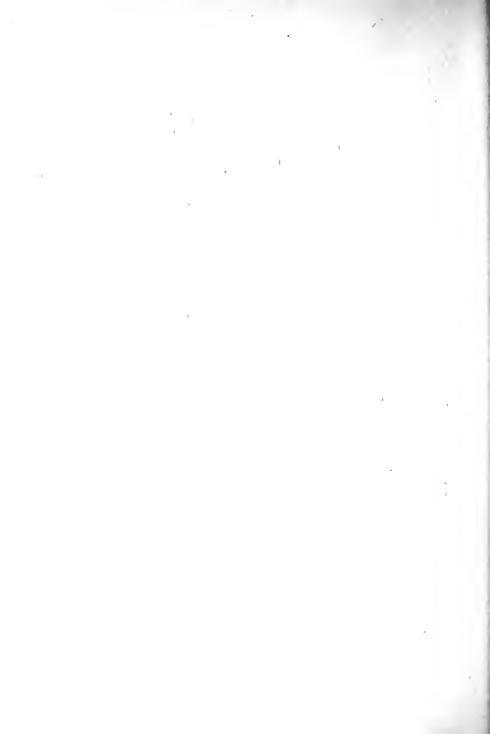



# 1824.

# ОСКАРЪ АЛЬВСКІЙ.

(Поэма Байрона.)

I.

уна плыветь на небесахъ;
Сребрится берегь Лоры;
Вътуманныхъ дикихъ красотахъ
Вдали чернъютъ горы.
Умолкло все... Окрестность спитъ;
Промчалось время боевъ:
Въ чертогахъ Альвы не гремитъ
Оружие героевъ.

II.

Какъ часто звъздные лучи
Изъ тучъ, въ часы ночные,
Сребрили копья и мечи,
И панцыри стальные,
Когда, презръвши тишину,
Пылая духомъ мести,
Летълъ сынъ Альвы на войну—
Искать трофеевъ чести!

#### III.

Какъ часто въ бездны этихъ скалъ,
Въками освященныхъ,
Воптель мощный увлекалъ
Героевъ побъжденныхъ!
Быстръе сыпало тогда
Свой блескъ свътило ночи,
И муки смерти навсегда
Смежали храбрыхъ очи.

#### IV.

Въ послъдній разъ на милый свътъ
Изъ тьмы они взирали,
Въ послъдній разъ лунъ привътъ
Изобразить желали.
Они любили: имъ луна
Бывала утъшеньемъ;
Они погибли: имъ она—
Отрадой и мученьемъ...

#### $\mathbf{V}$ .

Исчезла слава прежнихъ лѣтъ
И сильные владыки,
И замокъ Альвы — храмъ побѣдъ —
Добыча повилики.
Въ забвеньъ сладостныхъ пѣвцовъ
И воиновъ чертоги,
И бродятъ лани вкругъ зубцовъ,
И серны быстроноги.

# VI.

Въ тяжелыхъ шлемахъ и щитахъ Героевъ знаменитыхъ, Въ пыли висящихъ на стѣнахъ И лаврами обвитыхъ, 175

Гнъздится дикая сова,

И вътръ пустынный свищетъ;
На полъ битвъ растетъ трава,
И вепрь свиръпый рыщетъ...

# VII.

#### VIII.

Когда зажгутся небеса,
Разстелятся туманы,
И громъ, и вихри, и гроза,
Взбунтують океаны, —
Какой-то голосъ роковой,
Какъ бури завыванье
Иль голосъ тъни гробовой,
Твое колеблетъ зданье.

#### IX.

Оскаръ, вотъ твой мъдяный щитъ, Воюющій съ грозами, Носясь по воздуху, звучитъ Надъ альвскими стънами! Вотъ твой колеблется шеломъ На тъни раздражениой, Какъ черной нощію, крыломъ Орлинымъ осъненный.

X.

Ходили чаши по рукамъ
Въ рожденіе Оскара;
Взвивался пламень къ облакамъ
Веселаго пожара: \*
Владыка Альвы ликовалъ
Въ кругу своихъ героевъ,
И бардъ избранный восиввалъ
И громъ, п вихри боевъ.

#### XI.

Ловецъ пернатою стрълой,
Разилъ въ стремнинахъ ланей,
И рогъ отрадный боевой
Сзывалъ питомцевъ браней.
Призывный рогъ плънялъ ихъ слухъ,
И арфы золотыя
Восторгомъ зажигали духъ,
Какъ дъвы молодыя.

# XII.

«О будь, невинное дитя, —
Пророчиль старый воинь —
«Могучь, безтрепетень, какь я,
«Будь Ангуса достоинь!
«Да будуть дввы прославлять
«Копье и мечь Оскара;
«Да будеть злобный трепетать
«Оскарова удара!»

# XIII.

Проходитъ годъ — и снова пиръ: У Ангуса два сына, И веселъ онъ при звукъ лиръ, И радостна дружина.

<sup>\*</sup> Бритты имъли обыкновение зажигать дубы въ дни празднествъ. А. П.

177

Копье ли учать ихъ метать, — Ихъ дикій вепрь трепещеть; Стрълу ли мъткую пускать, — Никто върнъй не мечетъ.

## XIV.

Еще младенцы по лѣтамъ — Они въ рядахъ героевъ: По грознымъ, пагубнымъ мечамъ Ихъ знаютъ въ вихрѣ боевъ. Кто первый грянулъ на враговъ? Чьихъ странъ герои эти? То цвѣтъ Морвеновыхъ сыновъ, То Ангусовы дѣти.

# XV.

Чернъе вранова крыла,
Съ небрежной красотою,
Вокругъ Оскарова чела
Власы вились волною;
Ихъ вътръ вздымалъ на раменахъ
Угрюмаго Аллана.
Оскаръ былъ мъсяцъ въ облакахъ;
—
Алланъ, какъ тънь тумана.

# XVI.

Оскаръ съ безтрепетной душой Чуждался зла и лести; Всегда волнуемый тоской, Алланъ былъ склоненъ къ мести. Оскаръ, какъ искренность, не зналъ Притворствовать искусства; Алланъ въ душъ своей скрывалъ Завистливыя чувства.

#### XVII.

Съ блестящей утренней звъздой
Въ лазури небосклона
Равнялась гордой красотой
Царица Сутгантона.
И не одинъ герой искалъ
Супругомъ быть прекрасной.—
И къ дъвъ милой запылалъ
Оскаръ любовью страстной.

#### XVIII.

Кеннетъ и царственный вънецъ
Приданымъ къ сочетанью,
И, въ думъ радостной, отецъ
Внималъ его желанью;
Ему пріятенъ былъ союзъ
Съ колъномъ Гленнальвона:
Онъ мнилъ посредствомъ брачныхъ узъ
Соединить два трона.

#### XIX.

# XX.

Въ одеждахъ пышныхъ и цвътныхъ Героп собралися,

И въ Альвъ пъсни дъвъ младыхъ,

И цитры раздалися.

Кипить въ сердцахъ восторгъ живой:
Всъ пьютъ веселья сладость—
И Мора въ ткани золотой
Таитъ невольно радость.

#### XXI.

Но гдъ Оскаръ? Ужъ меркнетъ день;
Клубятся въ небъ тучи;
Покрыла лъсъ и горы тънь...
Приди, ловецъ могучій!
Луна лістъ дрожащій свътъ
Изъ облака тумана;
Невъста ждетъ — и нътъ ихъ, нътъ
Оскара и Аллана.

# XXII.

Пришель Аллань, съ невъстой сълъ

И въ думу погрузился.

И вотъ отецъ его узрълъ:

«Куда Оскаръ сокрылся?

«Гдъ были вы во тъмъ ночной?»

— «Гоняя лютыхъ вепрей,

«Давно разстался онъ со мной

«Въ кустахъ дремучихъ дебрей.

# XXIII.

«Гроза реветъ; быть можетъ, онъ
«Зашелъ далеко въ горы:
«Ему пріятнъй звъря стонъ
«Руки прелестной Моры».—
«Мой сынъ, любезный мой Оскаръ!»
Вскричалъ отецъ унылый;
«Гдъ ты, гдъ ты? Какой ударъ
«И мнъ, и Моръ милой!»

## XXIV.

«Скоръй, о воины-друзья,
«Обръсть его теките,
«Спокойте Мору и меня:
«Оскара приведите!
«Ступай, Алланъ, ищи его,
«Пройди лъса, долины...
«Отдайте сына моего
«Мнъ, върныя дружины!»

# XXV.

Въ смятень все. — «Оскаръ, Оскаръ!»

Взываютъ звъроловы,

И грозно вторитъ имъ ударъ
Въ поднебесъъ громовый.

«Оскаръ!» отвътствуютъ лъса;

«Оскаръ!» грохочутъ волны,

И воютъ буря и гроза —

И всъ опять безмолвны.

# XXVI.

Денница гонитъ мракъ ночной;
Сводъ неба прояснился;
Проходитъ день, прошелъ другой,—
Оскаръ не возвратился.
Приди, Оскаръ, — невъста ждетъ;
Ждутъ дъвы молодыя,
И нътъ его — и Ангусъ рветъ
Власы свои съдые.

# XXVII.

«Оскаръ, предметъ моей любви! «Оскаръ, мой свътлый геній! «Ужели ты съ лица земли «Нисшелъ въ обитель тъпей? «О, гдъ ты, сына моего «Убійца потаенный? «Открой его, открой его, «Властитель надъ вселенной!

# XXVIII.

«Быть можетъ, жертва злобы, онъ
«Лежитъ безъ погребенья,
«И трупъ героя обреченъ
«Звърямъ на расхищенье.
«Быть можетъ, змъй въ его костяхъ
«Бълъющихъ таится,
«И на скалъ Оскаровъ прахъ
«Луною серебрится.

#### XXIX.

«Не съ честью онъ, не въ битвъ палъ,
 «Но отъ руки поносной
«Сразилъ могучаго кинжалъ —
 «Не мечъ побъдоносный.
«Никто слезой не ороситъ
 «Оскаровой могилы,
«И славы холмъ не посътитъ
 «Въ часъ полночи унылый.

# XXX.

«Оскаръ, Оскаръ! Закрылъ ли ты «Плънительные взоры? «Правдивы-ль Ангуса мечты «И Вышнему укоры? «Погибъ ли ты, сынъ милый мой, «Души моей отрада? «Сдружися, смерть, сдружись со мной, «Небесъ благихъ награда!»

# XXXI.

Такъ старецъ, мучимый тоской,
Излилъ свое волненье,
И чуждъ души его покой,
И чуждо утъшенье.
Повсюду горестный влачитъ
Губительное бремя,
И ръдко духъ его живитъ
Цълительное время.

#### XXXII.

«Оскаръ мой живъ» — онъ льститъ себя Надежною пріятной, 
И снова мнитъ: «несчастенъ я, 
«Погибъ онъ невозвратно». 
Какъ звъзды яркія во мглъ 
То меркнутъ, то пылаютъ, 
Иечаль съ отрадой на челъ 
У Ангуса сіяютъ.

# XXXIII.

Текутъ за днемъ другіе дня Чредою постоянной, И кроютъ будущность они Завѣсою туманной. Илыветъ луна; проходитъ годъ,— «Оскаръ не возвратится», И рѣже старецъ слезы льетъ, И менѣе крушится.

# XXXIV.

Оскара нътъ, — Алланъ при немъ:
Онъ дней его опора,
И тайнымъ, пламеннымъ огнемъ
Къ нему пылаетъ Мора.

Подобный брату красотой И дѣвъ очарованье, Превлекъ онъ Моры молодой Летучее вниманье.

# XXXV.

«Оскара нѣтъ; Оскаръ убптъ,
«И ждать его напрасно»,
Стыдлпво дѣва говоритъ,
Сторая нѣгой страстной.
«Когдажъ онъ живъ, то, можетъ быть,
«Я — жертвою обмана;
«Люблю его, клянусь любить
«Прелестнаго Аллана.»

# XXXVI.

«—Алланъ и Мора! Годъ одинъ», —
Имъ старецъ отвъчаетъ, —
«Продлите годъ: погибшій сынъ
«Мнъ сердце сокрушаетъ!
«Чрезъ годъ и ваши, и мои
«Исполнятся желанья;
«Я самъ назначу день любви
«И бракосочетанья...»

# XXXVII.

Проходить годь. Ночная тёнь
Туманить лёсь и горы;
И воть насталь желанный день
Для юноши и Моры.
Пышнее на небе блестить
Свётило золотое;
Быстрей во взорахь ихъ горить
Веселіе живое.

## XXXVIII.

Я слышу рокоты роговъ
И свадебные клики,
И сонмы старцевъ и пъвцовъ
Ликуютъ вкругъ владыки.
Летаютъ персты по струнамъ;
Пылаетъ дубъ столътній,
И ходитъ быстро по рукамъ
Стаканъ отцовъ завътный.

# XXXXX.

Въ одеждахъ пышныхъ и цвътныхъ Героп собралися,
И въ Альвъ пъсни дъвъ младыхъ,
И цитры раздалися.
Забыта горесть прежнихъ дней;
Всъ пьютъ блаженства сладость,
И средь торжественныхъ огней
Таитъ невъста радость.

# XL.

Но кто сей мужъ? Невольный страхъ Черты его вселяютъ;
Вражда и месть въ его очахъ,
Какъ молніи, сверкаютъ.
Незнаемъ онъ, не Альвы сынъ,
Свиръпый и угрюмый,—
И сълъ отъ всъхъ вдали одипъ,
Исполненъ тяжкой думы.

# XLI.

Окрестъ раменъ его обвитъ

Плащъ черный и широкій;
Перо багровое сънитъ

Шедомъ его высокій.

Слова его, какъ гулъ вдали, Какъ громъ передъ грозою; Едва касается земли Онъ легкою стопою.

#### XLII.

Ужъ полночь. Гости за столомъ; Живъе арфы звуки, И кубокъ съ дъдовскимъ виномъ Изъ рукъ летаетъ въ руки. Желаютъ счастья молодымъ, Поютъ во славу Моры; Стремятся радостные къ нимъ Привътствія и взоры.

# XLIII.

И вдругъ, какъ бурная волна,
Воспрянулъ неизвъстный,
И воцарилась тишина
И трепетъ повсемъстный...
Умолкъ веселый шумъ ръчей
И свадебные клики,
И страхъ проникъ въ сердца гостей
И Моры, и владыки.

#### XLIV.

«Старикъ», сказалъ онъ, «вкругъ тебя,
«Какъ звъзды вкругъ тумана,
«Пируютъ върные друзья
«И славятъ бракъ Аллана.
«Я пилъ за здравіе сего
«Счастливаго супруга...
«Пей ты за здравье моего
«Товарища и друга»!

#### XLV.

«Скажи мив, старець, для чего «Оскарь не раздвляеть «Веселья брата своего? «Зачвиь не поминаеть «Никто при вась о семь ловцв? «Гдв Альвы украшенье? «Зачвиь не здвсь онь, при отцв? «Рвши мое сомивнье»!

#### XLVI.

« — Оскаръ гдъ?» — Ангусъ отвъчалъ, — И сердце въ немъ забилось, И въ золотой его бокалъ Слеза изъ глазъ скатилась. «Давно, мой другъ, Оскара нътъ; «Гдъ онъ — никто не знаетъ; «Лишь онъ одинъ на склонъ лътъ «Меня не утъшаетъ».

# XLVII.

«Лишь онъ одинъ тебя забылъ»...
Съ улыбкою ужасной
Свиръпый воинъ возразилъ,
«А можетъ быть, напрасно
«Ты плачешь каждый день объ немъ,
«И намъ бы о героъ
«Бесъдовать, какъ о живомъ,
«Въ пиру, при шумномъ роъ».

# XLVIII.

«Наполни кубокъ свой виномъ, «И пусть онъ переходитъ «Изъ рукъ въ другія за столомъ: «Оскара онъ приводитъ «На память любящимъ его.
«Я всёмъ провозглашаю:
«За здравье друга моего —
«Оскара — выпиваю»!..

# XLIX.

«—Я пью», отвътствуетъ старикъ,
«За здравіе Оскара!»

И загремътъ всеобщій крикъ:
«За здравіе Оскара!»
«Оскаръ въ душъ моей живетъ», —
Сказалъ старикъ, — «какъ прежде,
«И если живъ онъ, то придетъ:
Я върю сей надеждъ»...

## L.

«Придетъ иль нътъ, но что-жъ Алланъ
«Не пьетъ вина со мною
«И держитъ полный свой стаканъ
«Дрожащею рукою?
«Зачъмъ, скажи, Оскаровъ братъ,
«Зачъмъ сіе смущенье,—
«Иль ты не можешь и не радъ
«Исполнить предложенье?»

# LI.

«Какой тебя волнуетъ страхъ?

«Мы пили — не робъли!»

И быстро розы на щекахъ
Аллана помертвъли.

Течетъ съ
лица холодный потъ;
На всъхъ взоръ дикій мечетъ,
Къ устамъ подноситъ и не пьетъ,
11 въ ужасъ трепещетъ.

#### LII.

«Не пьешь, Алланъ, прекрасно, такъ!..
«Любви весьма нелестной
«Ты показалъ намъ явный знакъ!»
Воскликнулъ неизвъстный;
«Я вижу: хочешь честь воздать
«Геройскому ты праху,
«Но на челъ твоемъ печать
«Не радости, а страху».

# LIII.

Алланъ невърною рукой
Предъ воиномъ грозящимъ
Подноситъ кубокъ круговой
Къ устамъ своимъ дрожащимъ...
« — Я пью» — сказалъ — «за моего
Любезнаго Оскара!..»
И кубокъ палъ изъ рукъ его,
Какъ будто отъ удара!

#### LIV.

«Я слышу голось: это онъ—
 «Братоубійца злобный!»
Раздался вдругъ протяжный стонъ
 И вопль громоподобный...
«Убійца мой!» — отозвалось
 По всъмъ концамъ собранья,
И съ страшнымъ гуломъ потряслось
Стремительно все зданье...

#### LV.

Померкъ румяный свътъ огней; Загрохотали громы, И сталъ незримъ въ кругу гостей Чудесный пезнакомый, И отвратительный фантомъ, Въ молчаніи суровымъ, Предсталъ, одъянный плащомъ, Широкимъ и багровымъ.

# LVI.

Изъ-подъ полы огромный мечъ,
Кинжалъ и рогъ блистаютъ,
И перья черныя до плечъ
Съ шелома упадаютъ;
Зіяетъ рана на его
Груди окровавленной,
И страшны блъдное чело
И взоръ окамененный.

# LVII.

Съ прпевтомъ хладнымъ п нёмымъ
На старца онъ взираетъ
И, взоръ осклабивъ, передъ нимъ
Колёно преклоняетъ,
И грозно кажетъ на грудп
Запекшуюся рану,
Безъ чувствъ простертому, среди
Друзей своихъ, Аллану...

#### LVIII.

Вновь громы въ мрачныхъ облакахъ
Надъ Альвой загремвли:
Щиты и латы на ствнахъ
Протяжно зазвенвли,
И твнь въ ужасной красотв,
Одвянная тучей,
Взвилась и скрылась въ высотв.
Какъ метеоръ летучій.

#### LIX.

Разстроенъ пиръ; соборъ гостей Умолкъ, безмолвенъ въ страхъ! Но кто — не Ангусъ ли? Кто сей, Поверженный во прахъ? Нътъ, дни владыки спасены: Онъ жить не перестанетъ; Но дни Аллана сочтены: Онъ болъе не встанетъ...

# LX.

Безъ погребенья брошенъ былъ
Убійцей трупъ Оскара,
И вътръ власы его носилъ
Въ долинъ Глентонара.
Не въ битвъ жизнь окончилъ онъ,
Не мощною рукою,
Вънчанный славой, пораженъ,
Но братнею стрълою.

# LXI.

Какъ въ лътній зной увядшій цвътъ,
Онъ палъ, войны питомецъ!
Ему п памятника нътъ!..
Ужасный незнакомецъ,
Никъмъ не узнанный, исчезъ!
Другое привидънье,
Какъ было признано, съ небесъ
Оскарово явленье!

# LXII.

Прошли твои златые дни. Невъста гроба, Мора! Не узрятъ болъе опи Имъ пагубнаго взора! Живи, снъдаема тоской, Печальна и уныла; Взгляни сюда: сей холмъ крутой — Алланова могила.

# LXIII.

Какіе барды воспоють
На арфъ громогласной
И позднимь льтамъ предадутъ
Конецъ его ужасный?
Какой возвышенный пъвецъ
Возвышенныхъ дъяній
Возложитъ риторскій вънецъ
На урну злодъяній?

#### LXIV.

Падп, вънокъ поэта, въ прахъ!

Ты — не награда злобъ:
Одно добро жпветъ въ въкахъ;
Порокъ пстлъетъ въ гробъ!
Напрасно жалостп злодъй
У менестреля проситъ:
Проклятье брата и людей
Мольбы его разноситъ.



# 1826.

# ИМАНЪ-КОЗЕЛЪ.

ъ одной деревит, недалеко Отъ Триноли иль отъ Марроко — 🛪 Не помню я — жилъ человъкъ, По имени Абдулъ-Мелекъ. Не только хижины и мула Не заводилось у Абдула, Но даже върнаго куска Подъ часъ иной у бъдняка Въ запасной сумкъ не случалось. Онъ пилъ и влъ, гдв удавалось, Ложился спать, гдъ Богъ привель, II словомъ, жизнь такъ точно велъ Какъ независимыя птицы Или поклонники царицы, Какую вольностью зовуть, Или какъ нищіе ведутъ. Съ утра до вечера съ клюкою И упрошающей рукою, Бродя подъ окнами домовъ Пророка ревностныхъ сыновъ.

Онъ ждалъ святаго поданнъя, Молилъ за чувства состраданья Съ слезой притворной небеса, Потомъ осушивалъ глаза Своимъ изодраннымъ кафтаномъ И шелъ другимъ магометанамъ Одно и то же повторять.

Такъ жилъ Абдулъ лътъ двадцать пять, А можетъ быть еще и болъ, Какъ вдругъ однажды, сидя въ полъ И роя палкою песокъ, Нашелъ онъ кожаный мъшокъ. Абдулъ узлы на немъ срываетъ, Нетеривливо открываетъ, Глядитъ — и что-жъ? О Магометъ!.. Онъ полонъ золотыхъ монетъ. «Что вижу я! Уже-ль возможно? Алла, не сонъ ли это ложный!» Воскликнулъ радостно бъднякъ... «Нътъ, я не сонный! Точно такъ... Червонцы, цехины безъ счету... Абдулъ! Покинь твою заботу О пищъ скудной и дневной; Теперь ты тотъ же, да другой...» Схватилъ Абдулъ свою находку, Какъ воинъ пленную красотку, Бъжитъ, не знан самъ куда, Имънью радъ - п съ нимъ бъда, Бъжитъ, что силъ есть, безъ оглядки, Лишь воздухъ разсъкаютъ пятки, Земли не видитъ подъ собой, --И вотъ лъсокъ предъ нимъ густой, --Вбъжаль, взглянуль, остановился И на мъщокъ свой повалился.

«Ну, славу Богу!» говоритъ, «Теперь онъ мнъ принадлежитъ. Червонцы все, да какъ прелестны:

Круглы, блестящи, подновъсны... Какая чистая ръзьба! О, презавидная судьба Владъть подобною монетой! Я не видаль милье этой. И можно-ль статься? Я - одинъ Теперь ей полный властелинъ! Я, я — Абдулъ презрънный, нищій, Который для насущной пищи Два дня лохмотья собпралъ И ихъ дъвать куда не зналъ, Я — бездомовный, я — бродяга... Блаженъ скупой, блаженъ сто кратъ, Зарывшій первый въ землю кладъ! Такъ, такъ! На лоно сладострастья, На лоно выспренняго счастья, Въ объятья гурій молодыхъ, Къ горамъ червонцевъ золотыхъ, На крыльяхъ вътра ангелъ рока Тебя по манію пророка, Душа святая, принесетъ -Тамъ, тамъ тебя награда ждетъ...» И снова радостный Абдулъ На груду золота взглянулъ, Вертълъ мъшокъ передъ собою, Ласкалъ дрожащею рукою Его плънявшіе кружки И въсилъ, сколь они легки, И прикасался къ нимъ устами, II пожиралъ ихъ всѣ глазами. И быстро въ землю зарывалъ, И снова, вырывши, считаль. Такъ обезьяна у Крылова Надъть очки была готова Хотя бы на уши свои. Того не зная, что они Даны глазамъ въ употребленье.

И вотъ дивится все селенье, Въ которомъ жилъ Абдулъ-Мелекъ. «Откуда этотъ человъкъ Изъ самыхъ бъдныхъ, какъ извъстно, -» Заговорили повсемъстно. -«Откуда деньги получилъ? Ну, такъ ли прежде онъ ходилъ? Какой нарядъ, какое платье... Ему ли, нищенской ли братьъ Носить такія епанчи? (А онъ одълся ужъ въ парчи)... Давно ли мы изъ состраданья Ему давали поданныя, И онъ смиренно у дверей Въ чалмъ изодранной своей, Босой п голый, ради неба Просилъ у насъ кусочка хлъба, -И вдругъ богатъ сталъ! Отчего?..»

«Готовъ и домъ ужъ у него!» Другой сказаль съ недоумъньемъ, И всъ объяты удивленьемъ... И домъ готовъ! Нельзя понять, А какъ изволитъ отвъчать, Коль намекнешь ему объ этомъ. Ну, заклинай хоть Магометомъ, А онъ одно тебъ въ отвътъ: «Мню Бого послало». — Ни да, ни нътъ. Что хочешь говори — ни слова. Ты подойдешь: Абдулъ, здорово! Откуда денегъ ты досталъ? А онъ проклятый: «Бого послаль». «Такой отвъть-на что нохоже!» --«Да, да! и миъ твердитъ все то же, ----> Шенталь завистливый Имань, — «Но я открою сей обманъ. Конечно много можетъ въра;

Однако-жъ не было примъра, Чтобъ за хорошія діла Давалъ червонцы намъ Алла. Люби его всю жизнь усердно, А все умрешь такъ точно бъдно, Какимъ родила мать тебя, Когла не любищь самъ себя И тамъ прохлопаешь глазами, Гдъ должно дъйствовать руками. Пой эти пъсни простакамъ II легковърнымъ, а не намъ. Я сорокъ лътъ уже Иманомъ, И если съ денежнымъ карманомъ, То отъ того, что мало сплю И кой-что гръшное люблю. И какъ, мой другъ, ни лицемъришь, Меня ничемъ не разуверишь: Нашель ты, върно, добрый кладъ; Проснорить голову я радъ»... И углубплся въ размышленье: Какимъ бы образомъ имънье Себъ Абдулово достать. Пронырствомъ истину узнать ---Старанье тщетное — не можно: Себя ведетъ онъ осторожно. Прокрасться въ домъ къ нему тайкомъ И деньги вынудить ножомъ --Успъхъ невърный и опасный; Просить на бъдныхъ — трудъ напрасный; Взаймы — не дастъ, украсть — нельзя... Иманъ выходитъ изъ себя: Нътъ средства обмануть Абдула. Гадалъ, гадалъ, и вдругъ мелькнула Ему идея сатаны: Пришельцемъ адской стороны Иль просто дьяволомъ съ когтями, Въ козлиной шкуръ и съ рогами,

Абдула ночью напугать И деньги дьяволомъ отнять. «Прекрасно, чудно, несравненно!» Кричалъ стократно, восхищенный Своею выдумкой, Иманъ -«Какъ дважды два мой въренъ планъ!» Сказалъ, и разомъ все готово. Козла здороваго, большаго, Въ хлъву поспъшно ободралъ, На палкахъ шерсть его распялъ; Сперва рукой, потомъ другою, Потомъ совстмъ и съ головою Въ него съ усиліемъ онъ влъзъ И сталь прямой козель и бъсъ. «Какъ, какъ1... Иманъ въ козлиной шкуръ? Не можетъ быть того въ натуръ, --Кричатъ пятнадцать голосовъ, -«Не можетъ быть людей — козловъ!»

Друзья мои! Пустое дъло... Могу увърить очень смъло И васъ, и прочихъ молодыхъ, Людей неопытныхъ такихъ, Что въ сто иль въ тысячу разъ болъ Искусствъ тапиственное поле Открыто глупымъ дикарямъ, Чъмъ нашимъ важнымъ хвастунамъ, Всезнайкамъ гордымъ и надменнымъ, Полуневъждамъ просвъщеннымъ. Повърьте: множество вещей (Прочтите «Тысячу Ночей»), Которыхъ мы не понимаемъ И нагло вздоромъ называемъ, Враньемъ, несбыточной мечтой, Въ степяхъ Аравіи святой, . За индостанскими горами, За неоткрытыми морями --

Не выдумки и не мечты, А такъ извъстны, такъ просты, Какъ наше древнее преданье Объ очень чудномъ наказаньъ Царицей Ольгою древлянъ, Какъ всякій рыцарскій романъ, Какъ предреченіе кометы, Какъ Фонтенели и Боннеты... Въ козла запрятался Иманъ, Какъ русскій прячется въ кафтанъ. Въ козлины лапы всунулъ ноги, На головъ явились роги, Съ когтями, бородой, хвостомъ, — И, словомъ, сдълался козломъ.

Коль говорить вамъ правду надо, Я не видалъ сего наряда; Но пропади на мѣстѣ я, Когда, хоть каилю отъ себя, Въ моемъ разсказѣ я прибавилъ: Мнѣ это свѣдѣнье доставилъ Одинъ пріѣхавшій арабъ, По имени Ври-Ли-Хапъ-Хапъ. Онъ человѣкъ весьма пріятный И, что важнѣе, вѣроятный — Не лжетъ ни слова — п онъ самъ Свидѣтель этимъ былъ дѣламъ.

Спустилась ночи колесница; Небесъ лазоревыхъ царица, Блеснула блёдная луна; Умолкло все, и тишина Простерлась въ дремлющемъ селеньъ. Свершивъ обряды омовенья, Облобызавши алкоранъ, Семейства мирныхъ мусульманъ Предались сладкому покою. Одинъ, съ преступною душою,

Въ одеждъ бъса и козла,
Забывъ, что бодретвуетъ Алла,
И видятъ все пророка очи, —
Одинъ лишь ты во мракъ ночи,
Иманъ-чудовище, не спишь,
Какъ тънь нечистая, скользишь,
Какъ духъ по улицъ безмолвной,
Корысти гнусной, злобы полный —
Ты не Иманъ, а Вельзевулъ!

И вдругъ встревоженный Абдулъ -Къ нему стучится кто-то - слышитъ -И за дверьми ужасно дышетъ, II дико воетъ, и скрипитъ, И хриплымъ гласомъ говоритъ: «Абдулъ, Абдулъ! Вставай скоръе, Покинь твой страхъ, будь веселье; Твой гость пришель — твой другь и брать. Отдай назадъ, отдай мой кладъ; Узнай во мив Адрамелеха»-И снова грозный голосъ смѣха, II визгъ, и скрежетъ раздались; Крючки на двери потряслись. Трещитъ она -- валится съ гуломъ, И предъ трепещущимъ Абдуломъ Козелъ рыкающій предсталъ... «Отдай мой кладъ!» онъ закричалъ. «Отдай!» взревълъ громоподобно, «Мив было дать его угодно — И отниму его я вновь. Гдъ, гнусный червь, твоя любовь И благодарность за услугу Мнъ избавителю и другу? Кому, о дерзостный, кому Перзаль ты жаркія моленья, Въ пылу восторга и забвенья, За тайный даръ мой приносить?

Куда, Адамовъ сынъ презрънный, Моей рукой обогащенный. Здатыя груды ты сорилъ? Меня ли тратой ихъ почтилъ, Позналъ ли ты мірское счастье, Забавы, роскошь, сладострастье, Веселье буйное пировъ И плана заманчивыха грахова? Ты не пскалъ моей защиты; Пророкъ угрюмый и сердитый Тебъ пріятнъе меня — Тебъ не нуженъ болъ я!.. Итакъ свершись предназначенье: Впади, какъ прежде, въ униженье! Отдай мой даръ, отдай мой кладъ-И будь готовъ за мною въ адъ!...» «О сильный духъ, о духъ жестокій!» Вскричалъ Абдулъ въ тоскъ глубокой. «Постой, постой! Возьми твой кладъ. Но страшенъ мнъ, ужасенъ адъ». Иманъ, схвативъ скоръй мъщокъ, Лихимъ козломъ изъ дому скокъ: Ему, какъ пухъ, златое бремя, Какъ Архимедъ въ старинно время, «Нашель!» онъ радостно кричитъ И безъ души домой бъжитъ. Примчался, кинулъ деньги въ съно И сталь изъ дьявольскаго плъна Свой гръшный трупъ освобождать, И такъ, и сякъ тянуть и рвать

Бъсовъ лукавыхъ облаченье. Нътъ, ни пскусство, ни умънье, Ничто ни мало не беретъ: Козлина шерсть съ него нейдетъ; Вертится, бъсится, кружится. Пытаетъ снять съ себя козла —

Нътъ силы... кожа приросла...

Что дълать? Бълный ты невъжда! Исчезла вси твоя надежда: Сырое липнеть на сухомь, — А ты не слыхиваль о томъ? Когла-бъ ты зналъ хотя немного. Что запрещается престрого Отъ европейскихъ докторовъ (Отъ самыхъ сведущихъ головъ) Не только въ шкуры кровяныя И не совствы еще сухія Влезать, какъ ты изволилъ влезть, Но даже стать на нихъ иль състь-Чему есть многія причины (Которыхъ, впрочемъ, безъ латыни Тебъ не можно разсказать), -То върно-бъ шкуру надъвать Тебъ не вздумалось сырую!.. Теперь же плачь и вопи: «вскую!...»

Реви, завистливый Иманъ, Кляни себя и свой обманъ, Терзайся, лей ръкою слезы! Твое лукавство и угрозы Увлечь ограбленнаго въ адъ Теперь тебя лишь тяготять, — И шерсть козлиная съ тобою Пребудеть въ въкъ, какъ съ сатаною, Который съ радостію злой Теперь летаетъ надъ тобой... «Иманъ, Иманъ!» тебъ на ухо Шипитъ ужасный голосъ духа, Какъ шорохъ листьевъ иль змъи, «Пріятны-ль цехины мои?» Напрасно, мучимый тоскою, Окованъ мощною рукою, Бъжпшь въ обитель спящихъ женъ; Онъ невинны: легкій сонъ Смыкаетъ сладостно ихъ очи;

Для нихъ отрадны тъни ночи:
Въ душъ ихъ царствуетъ покой...
Напрасно съ просьбой и мольбой
Ты ожидаешь состраданья;
Твой гнусный видъ, твои рыданья,
Твои слова: «я — вашъ супругъ»,
Какъ громомъ, ихъ сразили вдругъ...
Испуга пагубнаго жертвы,
Онъ упали полумертвы
При этихъ горестныхъ словахъ.
«Не мужъ явился къ намъ въ рогахъ,
Съ брадой и шерстію козлиной;
Но духъ подземный, нечестивый,
Принявъ козла живаго видъ,
Его устами говоритъ».

II крикъ дътей, и женъ смятенье, И въ домъ страшное волненье, II визгъ, и вой: «Алла, Алла!» И быстролетная молва, И ръчи, сказки объ Иманъ, II о смъшномъ его кафтанъ — Въ селеньъ быстро разнеслись. «Гдъ, гдъ онъ?» вопли раздались... «Кажите намъ сего урода!» И сонмы буйнаго народа Къ нему нахлынули на дворъ. «Вотъ духъ нечистый, вотъ мой воръ!» Кричалъ, съ горящими глазами, И угрожая кулаками, И вит себя Абдулъ-Мелекъ. «Отдай, презранный человакъ, Сейчасъ мъшокъ мой съ золотыми, Или я въ адъ тебя за ними, Исчадье адово, пошлю! Отдай мит собственность мою?» «Абдулъ, Абдулъ!» сказалъ несчастный, Теперь я вижу, что напрасно
Не чтилъ Аллу я моего:
Правдиво миценіе его!
Возьми твой кладъ: мнъ бъсъ лукавый
Вдохнулъ поступокъ мой неправый...

«Теперь онъ боль не Иманъ, Его на петлю, на арканъ»— Кричалъ народъ ожесточенный. «Пускай во всъ концы вселенной Пройдетъ правдивая молва, Что такъ, за гнусныя дъла, У насъ караютъ всъхъ злодъевъ».

«Ура!» раздался общій крикъ, «Пророкъ божественный великъ! Предъ нимъ не скрыты преступленья, И грозепъ часъ его отмщенья! Покинь, Абдулъ, покинь твой страхъ: Иманъ и кладъ въ твоихъ рукахъ!...»

«Такъ награждаются обманы И козлоногіе Иманы!» Абдуль безжалостно твердиль И по селу его водиль Съ веревкой длинною на шев. «Сюда скоръй, сюда скоръе!» Кричали зрители вокругъ, И хилый дъдушка, и внукъ, И старъ, и молодъ собирались, Козлу смъшному удивлялись И тайно думали: «Алла! Не дай намъ образа козла!»

Уже то время миновало...
Имана бъднаго не стало;
Покрыла гробъ его ковыль;
Но неизгладимая быль
Живетъ въ преданьяхъ и разсказахъ,
И объ Имановыхъ проказахъ

Тамъ и досель говорятъ И дътямъ маленькимъ твердятъ: «Дитя мое! Не дълай злаго И не желай себъ чужаго, Когда не хочешь быть козломъ: За зло вездъ заплатять зломъ». И въ часъ полночи молчаливой Ребенокъ робкій и пугливый Со страхомъ по полю бъжитъ, Гдъ хладный прахъ его лежитъ... II мусульманинъ правовърный Еще досель суевърно Готовъ пришельцу чуждыхъ странъ Сказать, что мертвый ихъ Иманъ Неръдко, вставъ изъ гроба, бродитъ И крикомъ жалостнымъ наводитъ Боязнь и трепеть въ тъхъ мъстахъ, -Что странно думать о козлахъ.



## 1832.

# ЭРПЕЛЙ.

(Посвящается воинамъ Кавказа.)

I.

дрва подъ Грозною\* возникъ Энирный городъ изъ палатокъ, И раздался привътный крикъ

Учтивыхъ егерскихъ солдатокъ:
«Вотъ булки, булки, господа!»
И, чистя ружья на просторъ,
Богатыри, забывши горе,
Къ нимъ набъжали какъ вода;
Едва иные на форштатъ
Найти усиъли земляковъ
И за бесъдою о сватъ
Иль о семействъ кумовьевъ,
Въ сердечномъ русскомъ восхищенъъ
И обоюдномъ поздравленьъ,
Вкусили счастіе сполна
За квартой краснаго вина;

<sup>\*</sup> Крипость. А. П.

Едва зацарствовала дружба, -Какъ вдругъ, о тягостная служба, Приказъ по дагерю идетъ: Сейчасъ готовиться въ походъ! Какъ вражья пуля, пролетъла Сія убійственная въсть, И съ лёнью сильно зашумъла На мигъ воинственная честь. «Увы!» твердила лънь солдатамъ, «И отдохнуть вамъ не дано; Вамъ, точно гръшникамъ проклятымъ, Всегда быть въ мукъ суждено! Давно-ль явились изъ похода, И снова, батюшки, въ походъ; Начальство только для народа Смышляетъ трудъ да переводъ, Пожить бы вамъ, хотя немного, Подъ Грозной кръпостью, друзья... Нътъ, нътъ у Розена ни Бога, Ни милосердья, ни меня! Пойдете вы шататься въ горы; Чеченцы, бестін п воры, Уморять вась безь сухарей; Спросите здъшнихъ егерей!...> - Молчать, негодная розпия! Въ отвътъ презрительно ей честь; Я — сердца русскаго богиня И полавлю пятою лесть. Уже-ль вы, братцы, изъ отчизны Сюда сившили для того, Чтобъ послъ слышать укоризны Отъ сослуживца своего: «Они - де, тамъ не воевали, А только спали на печи, Ла въ селахъ ъли калачи! (Не воевали мы, безспорио — Есть время спать и воевать).

Вамъ былъ знакомъ лишь вътеръ горный, Теперь пора и горы знать; Вы цёлый годъ здёсь ёли дули, Арбузы, тёрнъ и виноградъ; Теперь — прошу — отвъдай пули, Кто духомъ истинный солдать! Винить начальство гръхъ и глупо: Оно, ей-ей, умите насъ, И безъ причины вмѣсто супа Въ котлы не льетъ гусиный квасъ. Идите въ горы, будьте рады, Пора патроны разстрълять, За храбрость лестныя награды Сочтутъ за долгъ вамъ воздавать; А егерямъ прошу не върпть, Хоть лень сосладась на ихъ гуртъ: Они привыкли землемърить Одну дорогу въ Старый Юртъ\*». Такъ честь солдатамъ говорила, Паря надъ лагеремъ полка, И лънь печально и уныло Ушла, вздохнувъ издалека.

Внезапно ожили солдаты;
Вездъ твердятъ: «въ походъ, въ походъ!»
Готовы. «Здравствуйте, ребята!»
— Желаемъ здравія! — И вотъ
Выходятъ роты. Солнце блещетъ
На грани ружей и штыковъ;
Крестъ на грудь — и какъ море плещетъ
Въ рядахъ походный гулъ шаговъ.
Вотъ Розенъ!.. Какъ глава отъ тъла,
Онъ отъ дружинъ не отдъленъ;
Его присутствіемъ несмълый
Казакъ и воинъ оживленъ!

<sup>\*</sup> Старый Юртъ — маленькая крѣпость, въ 18 верстахъ отъ Грозной. Возлѣ самой крѣпости протекаютъ между горъ ручьи горячихъ минеральныхъ водъ. А. П.

Его сребристыя съдины Пріятны старымъ усачамъ: Онъ являютъ ихъ глазамъ Лавно минувшія картины, Глубоко памятные дни! Такъ прежде видъли они Багратіоновъ предъ полками, Когда, готовя смерть и громъ, Они, подъ русскими орлами, Шли защищать Романовъ домъ, Возвысить блескъ своей отчизны, Или къ безсмертью на пути Могилу славную найти, Для въчной и безсмертной тризны! Такъ прежде самъ онъ былъ знакомъ Съдымъ служителямъ Беллоны: Свои надежды, обороны Они вторично видятъ въ немъ. И полкъ устроенной громадой По полю чистому валить, И вътеръ свъжею отрадой Здоровыхъ путниковъ даритъ. Все живо: здёсь неугомонный Гремитъ по волъ барабанъ: Тамъ хоры пъсни монотонной: «Паль на сине море тумань!» Здъсь «Здравствуй, милая», съ скачками Передоваго плясуна; Веселый смъхъ между рядами И безъ запрету тишина, Глубокомыслящіе Канты И на черкесскихъ жеребцахъ-Въ доспъхахъ горскихъ адъютанты, Крутя столбомъ летучій прахъ, Сверкаютъ, вьются предъ глазами... День вечерветь; за горой Съ полублестящими лучами

Исчезъ богъ свъта золотой.

Луна серебряной лампадой
Виднъетъ въ небъ голубомъ;
Заря вечерняя прохладой
Пріятно въетъ надъ полкомъ.
Впередъ, впередъ — еще немного,
Близка до станціи дорога!
Вотъ ручеекъ горячихъ водъ...
Отбой!.. Оконченъ переходъ!...

#### II.

Кто любитъ дикія картины Въ ихъ первобытной наготъ, Ручын, лъса, холмы, долины, Въ нагой природу красотъ: Кого плъняетъ духъ свободы, Въ Европъ вышедшей изъ моды Назадъ тому немного лътъ. --Того прошу, когда угодно, И въ аммуниціи походной Идти за мной тихонько вследъ. Я покажу ему на свътъ Такихъ вещей оригиналъ, Которыхъ, върно, въ кабинетъ Онъ на ландкартахъ не видалъ, А, шедши фронтомъ, на походъ Увидитъ ихъ по сторонамъ, Какъ у себя на огородъ Чеснокъ и ръдьку по грядамъ. Я покажу ему съ улыбкой На степи верстъ по пятисотъ, На конхъ изръдка ошибкой Ковыль съ мордвинникомъ растетъ, И, разстилаясь въ день румяный, Цевтникъ сей длинной полосой Блеститъ, какъ океанъ багряный,

Своей колючею красой. Я покажу ему титана, Который съдъ и старъ, какъ бъсъ, Въ огромной области тумана Всегда въ войнъ противъ небесъ. Изъ ребръ его окаменълыхъ. Мильономъ волнъ оледенълыхъ, Шумять и летомь, и зимой Ручьи съ свиръпой быстротой. Напрасно жаръ полдневный пышетъ, Сразясь съ тройнымъ его вънкомъ, -Сердитъ и пасмуренъ, онъ дышетъ Одними вьюгами и льдомъ! Кругомъ, отъ моря и до моря, Хребты гранита и сивтовъ, Какъ Эльборусъ, съ природой споря, Стоятъ отъ бытности въковъ! И неприступная сіяетъ Изъ облаковъ ихъ высота; Туда лишь дерзкая мечта Съ царемъ пернатыхъ долетаетъ. Потомъ, направивши слегка Полетъ и взору, и надеждъ, Я-бъ показалъ сему невъждъ Крутыя горы изъ песка, Которыхъ около Валдая, Разъ десять въ Питеръ провзжая, Замътить върно онъ не могъ. А что за видъ, какой песокъ! Куда вашъ славный Воробьевскій!.. Какой-нибудь писецъ московскій Не только-бъ въ думѣ пожалълъ Засыпать имъ свой бредъ плутовскій, Но право-бъ горсть тихонько сътлъ! Потомъ, пришедши съ нимъ на берегъ, Я-бъ показалъ ему Сулакъ, Лихую Сунжу или Терекъ.

Не утерпълъ бы онъ никакъ, Чтобы не вскрикнуть: что такое, Вода иль грязные помои? \* Въ отвътъ: помилуйте, вода, --Сказаль бы я ему невинно, -Попробуйте, она чиста, Какъ въ Яузъ или Неглинной! Потомъ, любезному дружку Я показаль бы лёсь фруктовый, Въ которомъ съ дъвушкой суровой Сойтись опасно пастушку Затъмъ, что слишкомъ малъ въ округъ: Верстъ десять только есть къ услугъ, Ла и довольно некрасивъ: Изъ грушей, персиковъ и сливъ! Спросиль бы я его учтиво: Лавно-ль онъ прибылъ изъ столицъ? Вдять ли тамъ въ іюнъ сливы Безъ покровительства теплицъ? На вст вопросы таковые, Глазища выпуча большіе, Стояль бы онь передо мной, Какъ Сивка-Бурка предъ Бовой, Или какъ листъ передъ травой, -А я, въ досужный часъ отъ скуки, Въ Костекахъ или Ташкичу, Его ударя по плечу И взявши дружески за руки, Зашелъ бы съ нимъ за буеракъ И, съвши рядомъ, началъ такъ: «Мой милый! Очень натурально Вамъ веёмъ, столичнымъ пётушкамъ, Изъ залы вышедъ танцовальной, Дивиться здёшнимъ чудесамъ. Вамъ все здъсь ново, все забавно,

<sup>\*</sup> Всѣ рѣки на Кавказѣ чрезвычайно быстры и мутны. А. П.

Я очень върю, потому Что я и самъ еще недавно Облекся въ ратную суму. II я, мой другь, въ былые годы Ходилъ во франахъ, да нанихъ --Последней, самой лучшей моды, Короткофалдыхъ, обръзныхъ! Штаны на мнъ, я помню живо. Любилъ носить я широко Изъ казимира и трико, Внизу съ чешуйкою красивой. А сапоги, ты върно зналъ Всъ магазины по бульвару, Мит итмецъ Хейнъ всегда шивалъ-По тридцати рублей за пару, На въсъ пять — шесть золотниковъ-Вотъ былъ недавно я каковъ! Такъ обратимся мы къ предмету: Я думаль также, какъ и ты, Готовъ быль цълый въкъ по свъту Искать чудесь и красоты Въ природъ мудрой и премудрой, Какъ намъ твердитъ ученый хоръ. И восхищался до тъхъ поръ, Пока. . . И что же? Прошу пройтиться на Кавказъ!.. Съ какою, думаешь ты, рожей Узналъ заслуженный приказъ? Не восхищался ли, какъ прежде, Однимъ названіемъ Кавказъ? Не далъ ли крылышекъ надеждъ За чертовщиною летъть, Какъ то: черкешенокъ смотръть, Плъняться день и ночь горами, О коихъ съ многими глупцами По географіи я зналь, Эльбрусомъ, борзыми конями,

Которыхъ Пушкинъ описалъ И прочая... Ахъ, нътъ, мой милый! Я вспомнилъ то, къмъ прежде былъ, Во что Господь преобразиль, -И съ миной кислой и унылой И носъ, и уши опустилъ! Пришедъ сюда, я взоромъ дикимъ Окинулъ все, что прежде мнъ Казалось чуднымъ и великимъ --И всъмъ скучалъ наединъ, Въ шуму пировъ и тишинъ! Вотъ, эти дивныя картины: Каскады, горы и стремнины... Съ окаменълою душой, Убитый горестною долей, На нихъ смотрю я по неволъ, И върь мнъ: вижу изъ всего Уродство — больше ничего! Быть можетъ, другъ мой, почему же Не быть подобному съ тобой? Поссорясь вътренно съ судьбой, Ты самъ надънешь фракъ поуже Или двъ капли такъ, какъ мой, Тогда судить умиже станешь, На-въкъ поклонишься мечтамъ И удивляться перестанешь Кавказа вздорнымъ чудесамъ!

### III.

Межъ тъмъ уходитъ день за днемъ Неизмъняемымъ порядкомъ; Жары надъ странственнымъ полкомъ Смъняетъ ночь въ молчаньъ краткомъ; За переходомъ — переходъ: Степьми, аулами, горами, Московцы, дружными рядами,

Идутъ послушно, безъ заботъ. Куда? зачъмъ? въ огонь иль въ воду? Имъ все равно: они идутъ, Въ ладьяхъ по Тереку плывутъ, По быстрой Сунжъ ищутъ броду; Разноситъ вътеръ вдоль ръки Съ толпами ратныхъ челнови; Бросаетъ Сунжа вверхъ ногами Героевъ съ храбрыми сердцами\*; Ихъ мочитъ дождь, ихъ сущитъ пыль... Идутъ — и живы, слава Богу! Друзья, повърьте, это быль! Я самъ, что дълать, понемногу Узналъ походную тревогу. II кто, что хочетъ, говори, А я, какъ демонъ безобразный, Въ поту, усталый и въ пыли, Мочилъ неръдко сухари Въ водъ болотистой и грязной И, помолившися потомъ, На камиъ спалъ покойнымъ сномъ!.. А вы, бифстексы и котлеты, Домашней кухни суета, Какіе лестные привъты Я вамъ выдумывалъ тогда! Съ какимъ живымъ воспоминаньемъ, Съ какимъ чудеснымъ обоняньемъ Передъ собой воображалъ! Я васъ, не резавши, глоталъ Безъ огурцовъ и крессъ-салата... А на повърку, наконецъ, Увы, хоть съвль бы огурець, Да нътъ ихъ въ ранцъ у солдата!

<sup>\*</sup> Сунжа въ самыхъ мелкихъ мфстахъ такъ быстра, что невозможно сильному человфку ступить шагу, не подавшись въ сторону. Большая часть солдатъ нереходила ее, держась между собою за руки, а нфкоторые падалы съ ружьями. А. П.

Уже осталося за нами Довольно русскихъ кръпостей, Въ которыхъ рядомъ съ кунаками Живуть семейства егерей. Или скажу яснъе - роты Линейной егерской пъхоты Изъ сорокъ третьяго полка. Ужъ наши воины слегка Болтать учились по-чеченски. Какъ встарь учились по-нъмецки, И восхищались отъ души, (Таковъ обычай русской рати), Когда случилося имъ кстати Сказать: «яманъ» или «якши». Уже Тарутпицы успъли Подробно нашимъ разсказать, Притомъ прибавить и прилгать, Какъ въ Турціи они терпъли Отъ пуль и ядеръ, и чумы, Какъ воевали подъ Аджаромъ, И, быль украшивая съ жаромъ, Пленяли пылкіе умы, Всегда лежавшіе на печкъ... Мы, въ разговоръ дъловомъ Прошедши въ бродъ еще двъ ръчки, Къ Внезапной крвпости тишкомъ Пришли внезапно вечеркомъ... Вотъ здъсь — и точка съ запятою... Я должень тонъ перемънить И, какъ поэтъ отважный, вдвое Серьезнъй дъло пояснить. Итакъ, принявши топъ серьезный, Скажу вамъ такъ: когда изъ Грозной Пошли мы, гръшные, въ походъ, То и не думали, не знали, Куда судьба насъ заведетъ. Иные съ клятвой утверждали,

Что мы идемъ на смертный бой Въ аулъ чеченскій, не мирной; Другіе, впятеро умиве И на сужденье поскромнъе. Шептали всвыв, понизя тонв, Что нашъ второй баталіонъ Былъ за Андреевской нещадно Толпою горцевъ окруженъ. Всв пвли складно, да не ладно... Одинъ походъ могъ доказать, Какъ хорошо умъютъ врать. Замвчу здвсь: всв офицеры Конечно знали напередъ Върнъе, нежель мушкатеры, Куда судьба ихъ заведетъ; Но знали такъ, какъ думать должно, Не для другихъ, а для себя, Итакъ, разсказовъ не любя, Хранили тайну осторожно. Теперь къ Внезапной подходя, Засуетились всв безбожно: «Ла гав-жъ, второй нашъ батальонъ? Выдь, говорять, въ осадъ онъ». — Э, вздоръ! Налгали объ осадъ: Онъ здёсь съ Бутырцами стоптъ; Смотрите, ежели въ парадъ Онъ насъ принять не поспъшитъ. «Да, если здъсь, то върно выдетъ»... Идетъ нашъ первый батальонъ — И что же? Мъсто только видитъ, Гдъ былъ второй... «Да гдъ же онъ?» Одинъ другаго вопрошаетъ, -А тотъ въ отвъть ему: «Богъ знаетъ!» Межъ тъмъ и спать уже пора... Какъ разъ раскинули палатки И разръшение загадки Всв отложили до утра.

#### IV.

Вали безсмънный Дагестана\* И русской службы генералъ, Въ Таркахъ, безъ трона и дивана, Сильть владытельный Шамхаль. Ему подвластные Могоги Въ папахахъ\*\*, съ трубками въ рукахъ. Сложивъ крестомъ смиренно ноги, Сидвли также на коврахъ. Какъ одурълые французы Отъ русской пули и штыковъ, Они внутри своихъ лъсовъ Покойно свяли арбузы, Пшеницу, просо и саманъ\*\*\*. Въ душъ, быть можетъ, персіянъ И турокъ намъ предпочитали, Но между тъмъ среди ружей, Безъ отговорокъ и затъй, Уставы наши принимали, Склонясь покорною главой Передъ десницей громовой. Враги порядка и покоя, Они, подъ-часъ отъ злобы воя, Точили шашки на кремняхъ; Но грохотъ пушки на горахъ. Во следъ словесныхъ увещаній, Всегда и быстро укрощалъ Тревоги буйственныхъ собраній И миръ въ аулахъ водворялъ. Такъ ихъ смирялъ Ермоловъ славный, Такъ на раснинахъ Эрпели Они позоръ свой погребли, Вступпвши съ Граббе въ бой неравный.

<sup>\*</sup> Одинъ изъ титуловъ Шамхала. А. П.

<sup>\*\*</sup> Персидская шанка. А. П.

<sup>\*\*\*</sup> Персидскій табакъ. А. П.

Съ тъхъ поръ устроенной толпой, - Смиряя пылъ мятежной страсти, Они, подъ кровомъ русской власти, Узнали счастье и покой. Последній лучь надежды темной Бросаль въ разбойничій аулъ Глава востока - Истамбулъ. Но, сокрушивъ кумпръ огромный И льва Тавризскаго связавъ, Съ бреговъ Аракса до Кубани, Могучій Россъ, питомецъ брани, Лишилъ злодъевъ тщетныхъ правъ. Закорентлые невтжды, Отъ черныхъ горъ до сифговыхъ, Съ потерей слабой ихъ надежды Вписались вст въ число мирныхъ. Какой-нибудь Сампсонъ презрънный Или преступный Каплуновъ\*, Спасаясь казни заслуженной, Тревожатъ миръ ночныхъ воровъ И потаенными стезями Съ мирными, добрыми друзьями Изъ горъ являются врасплохъ Передъ стадами земляковъ. Но правосудный мечъ въ размахъ Виситъ на нити роковой, И рапо-ль. поздно-ль головой, Въ оцъпенъніи и страхъ, Злоден дань позорной плахе Заплатять жалкой чередой. Итакъ кавказскіе героп Въ косматыхъ шапкахъ и плащахъ Оставя нехотя въ горахъ Набъги, кражи и разбои,

<sup>\*</sup> Бѣглые русскіе солдаты, проживающіе у горскихъ разбойниковъ, извѣстные своею отважностію и пенавистью къ соогечественникамъ. А. П.

Свою насильственную лёнь Трудомъ домашнимъ замѣнили, И кукурузу, и ячмень Съ успъхомъ чуднымъ разводили. Какъ вдругъ, въ одинъ погодный день, На зло внезапное и горе. Изъ моря или изъ-за моря. — О томъ безмолествуетъ молва, -У нихъ явился гость отмённый, Какой-то геній изступленный, Пророкъ и попъ Казы-Мулла. Какъ мужъ, ниспосланный отъ Бога Для наставленья мусульманъ, Нося открытый алкоранъ, Онъ вопіяль сначала строго На тьмы пороковъ и гръховъ Своихъ почтенныхъ земляковъ: Стращаль ихъ пагубною бритвой, Которой къ раю на пути, Запасшись доброю молитвой, Должны пхъ души перейти Иль, отягченныя гръхами, Упасть на огненное дно, Гдъ нечестивымъ суждено Жить въ въчной каторгъ съ чертими. «О, горе намъ, Алла, Алла!» Черкесы вторять съ умиленьемъ, «Великъ и правъ святой Мулла Съ ужасной бритвой и мученьемъ!» А онъ, усами шевеля, Какъ голова на сходъ шумномъ, И знакомъ вопли прекратя, Въщалъ въ пророчествъ безумномъ: «Откройте сонные глаза, Развъсьте уши, всъ народы! Грядутъ со мною чудеса И воскресеніе свободы!

Опредъленія судьбы Готовятъ вамъ иную долю: Исчезнетъ Русь, конецъ борьбы — Вы возвратите вашу волю! Живъ Богъ, а я — Его пророкъ! Его уста во мит вышають; Въ моей десницъ пребываютъ И жизнь, и смерть, и самый рокъ! Какъ дождь нежданный и обильный, Мы ополчимся на враговъ, Прогонимъ ихъ рукою сильной Съ Анапскихъ пашенъ и дуговъ, Съ холмовъ роскошныхъ Дагестана И ненавистнаго тирана Свободныхъ горъ, безъ оборонъ, Обратно вытъснимъ за Донъ! О, върьте, кръпости, станицы И села русскихъ — прахъ и тлѣнъ; Ихъ дъти, жены и дъвицы Узнаютъ гибель, месть и плънъ, И населять льса и степи, У насъ отнятые войной, -И только съ смертію земной Спадуть съ нихъ тягостныя цёпи!» И раздались и воиль, и стонъ: «Исчезни Русь — ступай за Донъ!» Смутились буйственныя горы; Въ мятежныхъ сонмахъ, въ тишинъ Вездъ идутъ переговоры Объ удивительной войнъ. Вездъ Мулла благовъствуетъ; Онъ - имъ посланникъ отъ небесъ; Нигдъ ни шагу безъ чудесъ: Тамъ онъ покойно маршируетъ, Босой, всв видять, по ръкъ; Тамъ улетаетъ налегкъ Къ седьмому небу изъ аула;

Тамъ обращаетъ кошку въ мула, А здъсь забавной чередой Перемъняетъ видъ природный И передъ вами, какъ угодно, Безъ бороды и съ бородой! Въ одинъ п тотъ же мигъ нежданный Изволить быть въ пяти мъстахъ\*: Короче: попъ довольно странный, Хотя-бъ и въ русскихъ деревняхъ... Что делать? Шутка не до смеха! Пошла ужасная нотъха. Черкесъ мирной и немирной --Всв бредять мыслію одной: Скоръй исполнить предсказанье, Законъ докучный истребить И Русь Святую на изгнанье, За Донъ широкій, осудить. Иные, кое-гав отъ скуки, Уже сбирались по ночамъ; Но имъ, какъ дерзкимъ шалунамъ, Веревкой связывали руки; Другіе нъсколько умнъй, Съ мірскаго, общаго совъта Держались неутралитета И ожидали лучшихъ дней. Но больше встхъ, какъ якобинцы, Взбъсились жители земли Подъ управлениемъ Вали — Неугомонные Тавринцы, За ними вследъ Койсубулинцы. Шамхаль, заботливый старикь, Кричалъ о казни громогласно, Но безпокоплся напрасно, И бунтъ торжественно возникъ...

<sup>\*</sup> Ничего вымышленнаго: върный отголосокъ молвы горцевъ о чудесахъ новоявленнаго пророка. А. П.

Чптатель, ежели ты съ рода Хотя двъ книги прочиталъ, То непремънно угадалъ Причину нашего похода. Что будетъ далъе, прошу Меня не спрашивать заранъ: Ты не останешься въ обманъ; Я все подробно опишу.

#### V.

Когда, по высшему вельнью, Уничтожались иногда Съ лица земнаго города, То мудрено-ль землетрясенью, Хочу я физиковъ спросить, Аулъ Кумыковъ навъстить? Разрушить двъ иль три мечети, Въ которыхъ набожно съ Муллой Молились дівы, старцы, діти Передъ невидимымъ Аллой — И вдругъ съ глухимъ подземнымъ гуломъ, Подъ грудой камней и столновъ, Прешли въ обители отцовъ? Вотъ быль съ Андреевскимъ ауломъ: Шесть сутокъ громъ по временамъ, Изъ тьмы кромъшной, по горамъ Носился тихо и протяжно, Потомъ ръшительно и важно Во всвхъ мъстахъ загрохоталъ, Дома и сакли разметалъ, Испортилъ въ кръпости строенья, Казармы, ствны, укрвпленья — И очень скромно замодчалъ... Сего печальнаго явленья Мы не застали, но слъдамъ Еще живаго разрушенья

Дивились съ горестію тамъ. Все было дико п уныло, Все душу странника въ тоску И грусть нёмую приводило. Громады камней и песку, Колоннъ разбитыхъ пирамиды, Степные пасмурные виды, Туманъ волнистый надъ горой, Кустарникъ голый, и порой, Какъ будто мертвое молчанье... Два дня томилось ожиданье: Когда-жъ идти на явный бой, Алкая смерти благородной? Раздался снова шумъ походный --И полкъ дружиной боевой Идетъ дорогою степной. Все тъ же холмы, горы, ръки, Все тъ же вътры и жары, Сырые, вредные пары И кукурузныя чуреки\*; Все тъ же змън по полямъ, Вода съ землею пополамъ, Кизиль неспълый, розанъ дикій, Черешня съ лукомъ и клубникой, Чеснокъ, коренья всъхъ родовъ И сыръ изъ козьихъ твороговъ... Идутъ... Съдая пыль столбами Летить во следь за казаками; Мирные всадники толпой Покойно ъдутъ стороной: Мъшаясь съ ними, офицеры Заводятъ рвчи -- на словахъ И пантомимой — о коняхъ, Кинжалахъ, шашкахъ. Канонеры

<sup>\*</sup> Горцы вообще не имѣютъ хлѣба, а замѣняютъ его чуреками — лепешками, печенными въ золѣ, изъ проса, пшепа или кукурузы. А. П.

За путевымъ экипажемъ Идуть съ зажженнымъ фитилемъ; Джигиты бъщеные скачутъ; Трещатъ колеса по кремнямъ; Арбы немазанныя плачуть; Вездъ и крикъ, и шумъ, и гамъ. Тамъ съ крутизны несется фура; Тамъ, между узкихъ дефилей, Впрягаютъ новыхъ лошадей... Но вотъ аулъ Темира-Мура Мелькнулъ за ръчвою вдали; Вотъ, ближе, ближе... Передъ нами... Прошли — привалъ!.. И за ствнами На отдыхъ воины легли... Вода кипитъ, огонь пылаетъ; Быки въ котлахъ, готовъ объдъ; Здоровы всв, усталыхъ нъть! Вдругъ шумъ внезапный прерываетъ Воинскій добрый аппетить. Глядимъ... Какой чудесный видъ! Изъ-за горы необозримой, Необозримою толной, Покорный, тихою стопой Идетъ народъ непокоримый. Потупя взоры, въ тишинъ, Какъ очарованы во снъ, Питомцы яростные брани. Обезоружены ихъ длани; Ни пистолеть, ни ятаганъ Некрасятъ пышнаго наряда: Вся ихъ надежда, вся ограда — Передъ начальникомъ отряда Ихъ предводитель — Сулейманъ. Печаленъ, блъденъ, сынъ Шамхала, Склоня кольна и главу, Почтилъ безмолвно генерала. Коверъ раскинутъ на траву,

И, можетъ быть, въ виду народа, За краткимъ отдыхомъ похода, Судьба пришельцевъ ръшена! Пашъ бумага подана... Онъ пишетъ - кончилъ, съ уваженьемъ Вторично голову склоня, Садится съ ловкимъ небреженьемъ На подведеннаго коня. Народъ, князья, вст равнымъ кругомъ Его обстали... На коней Взлетають всв... Быстрай, быстрай Обратно скачутъ другь за другомъ И, то являясь на горъ, То исчезая за горою, Какъ свътъ на утренней заръ Въ борьбъ съ туманной пеленою, Иль при волшебномъ фонаръ Рои китайскихъ легкихъ тъней, Они сокрылись... Для чего, Откуда, какъ и отъ чего? Не предложу моихъ сужденій, Не объясню вамъ ничего Затъмъ, что знаю очень мало, Что знаю мало, не скажу, А лучше мъсто покажу, Гдъ всякой тайны покрывало Всегда прозрачно и свътло, Какъ изумрудъ или стекло. Вотъ это мъсто дорогое: Оно, на кухив у котловъ. Тамъ все премудрое земное; Тамъ ежедневно отъ головъ Веселыхъ, добрыхъ, беззаботныхъ И завсегда словоохотныхъ, Легко вы можете узнать Такія вещи въ бъломъ свъть, О коихъ, даже въ кабинетъ,

Не часто смъютъ разсуждать. Тамъ все подробно вамъ докажутъ, А въ заключение того Съ божбой ананемскою скажутъ, Что этотъ слухъ отъ самого Кузьмы Савельича Скотова. «Коль скоро такъ, тогда ни слова», Всв закричать, разиня роть, «Кузьма Савельнчъ не совретъ». А кто онъ? спросите вы кстати, Да, генеральскій человъкъ... Ужели онъ вамъ невдомекъ? Таковъ обычай русской рати. Прошу пожаловать за мной Къ котламъ, поближе... Такъ, садитесь: Вотъ ложка вамъ, перекреститесь... Бульонъ здоровый и мясной... Чу! о Тавринцахъ разговоры.

### Кашеваръ !-й.

Да, да, естественные воры! Коль нашихъ нътъ, такъ берегись, Башку сорвутъ, какъ звъри злые; Отрядомъ только покажись — И всъ пріятели мирные.

### Кашеваръ 2-й.

Весь въ красномъ, сколько серебра На шароварахъ и бешметъ.

Кашеваръ І-й Какъ не имъть ему добра, Поръзавъ насъ, на бъломъ севтъ?

Мушкатеръ (раскуривая трубки).

Сперва словами улещалъ, Что бунтоваться ужъ не станетъ, А послъ клятву написалъ.

#### Голосовъ 10.

Небось! Московскихъ не обманетъ!..

### Кашеваръ І-й,

Я, говорить онъ, воевать
Съ Царемъ Россійскимъ не намъренъ,
А чтобъ онъ былъ во мнъ увъренъ,
Готовъ ему присягу дать
И серебра, и много злата.
А есть въ горахъ у насъ два брата,
Которыхъ труситъ весь Кавказъ—
Они воюютъ противъ васъ.

Кашеваръ 2-й (изъ-за котла). Уймемъ не этакихъ нахаловъ.

### Кашеваръ І-й.

А я, дескать, Мирза Шамхаловъ — Вашъ въчный данникъ и слуга!

## Мушкатеръ.

Забудетъ гнъваться... Ara! А сколько верстъ еще до мъста?

### Кашеваръ І-й.

Да что? Съ хорошаго присъста Часа въ четыре мы дойдемъ...

### Кашеваръ 2-й.

И всёхъ ихъ завтра перебьемъ! Да, если-бъ что-нибудь подъ руку Случилось братцы мнё поймать, Ужъ то-то-бъ сталъ я разгонять На кухнъ тягостную муку, Всегда-бъ былъ навеселѣ, пьянъ!

### Кашеваръ І-й.

Гей, вы, вставайте, барабанъ!..

Котлы, котлы! Какъ сходны вы Съ столами свътскихъ сибаритовъ, Гдъ пресыщаются умы, За недостаткомъ апетптовъ, Болтаньемъ сплетницы-молвы! А вы, одутливые бары, Среди поклонниковъ своихъ — Желудковъ, тощихъ и пустыхъ, — Вы, въ полномъ смыслъ, кашевары!

#### VI.

Вотъ, наконецъ, мы и пришли Подъ знаменитый Эрпели! Въ пяти частяхъ моихъ записокъ, Представи вкратцъ весь походъ, Я долженъ здъсь, какъ Вальтеръ-Скоттъ Или Байронъ, представить списокъ Съ живыхъ разптельныхъ картинъ Вамъ, мой любезный господинъ, Иль вамъ, почтеннъйшая дама, (Которымъ, вмъсто порошковъ, Смекнула ласковая мама Поднесть тетрадь моихъ стиховъ). Рецептъ дъйствительный, не спорю, Но, къ моему большому горю, Я долженъ правду вамъ сказать, Что не умъю рисовать. Учился прежде у Визара Чертить контуры рукъ и ногъ, Но смълой живописи дара Понять, какъ Іогеля урокъ, Подобно Уткину, не могъ. Простите-жъ мнъ мое незнанье — Ему взамъну есть старанье; Мой безъискусный карандашъ Такъ точно въренъ безъ повърки,

Какъ на устахъ у лицемърки Всегда готовый «Отче нашь». Картина первая: на ровномъ Пространствъ илистой земли Стоитъ въ ведичіи огромномъ Аулъ Тавринцевъ — Эрпели. Обломки скалъ и горъ кремнистыхъ — Его фундаментъ въковой: Аллеп тополей твнистыхъ — Краса громады строевой. Вездъ блуждающіе взоры Встрвчають сакли и заборы, Плетни и валы; каждый домъ — Бойница съ насыпью и рвомъ; Надъ разорвавшейся ръкою, Бъгущей съ горной высоты, Искусства чуднаго рукою Вездъ устроены мосты: Водовороты, переходы, Каскады, мельницы, отводы -Все дышеть ръзкой наготой Природы дикой и простой... Въ аулъ шумъ и конскій топотъ, Молчанье женъ и дътскій хохотъ; На кровляхъ, въ окнахъ, у воротъ Кипящій, вътренный народъ, Богато убранный, одътый, Какъ кизельбаши персіянъ; Тамъ — атаманскій ятаганъ; Тамъ ружья, сабли, пистолеты Блестять, сверкають серебромь Въ своемъ парадъ боевомъ; Здъсь — коней странные приборы: Луки, уздечки, стремена; Бородъ раскрашенныхъ узоры, Куски матерій, полотна, Едва скрывающіе плечи

Съдыхъ, запачканныхъ старухъ, И дай собакъ на русскій духъ, И крикъ, и визгъ, и сцены встръчи, И говоръ волнъ, и вътра гулъ — Вотъ скоппрованный аулъ!.. Идемъ - и видъ другой картины: Среди возвышенной равнины, Загроможденной съ двухъ сторонъ Пирамидальными горами, Объявшихъ гордыми главами Съ начала міра небосклонъ, Разбиты бълыя палатки... Быть можетъ, прежнія догадки Теперь рфшились: это онъ — Второй, нашъ добрый батальонъ! Такъ, онъ — свободный, незапертый, Какъ утверждали мы сперва. Но вотъ еще здъсь лагерь, два И три!.. Нашъ будетъ ужъ четвертый... Идетъ все далъе отрядъ... Вотъ эполеты забълъли... Межъ тъмъ особу генерала Лва сына стараго Шамхала, Со свитой пышною князей И благородныхъ узденей, Съ благоговъньемъ окружали И на челъ его читали И миръ, и грозный приговоръ --Великой правды договоръ. Поборникъ древней русской славы, Какъ полководецъ величавый, Онъ привлекалъ къ себъ сердца; Въ немъ зръли съ чувствомъ удивленья Два неразрывныя стремленья: И властелина, и отца. Что мыслиль онь? Что отражалось Во глубинъ его души?

Не смѣемъ знать... Намъ оставалось Молить Всевышняго въ тиши; О чемъ молить — другая тайна: Ее постигнуть можетъ тотъ, Кто духомъ истый патріотъ — Для злыхъ она необычайна.

О Эрпели, о Эрпели! И ты урокомъ для земли! И ты, быть можетъ, для поэта Въ другіе дни, въ другія лъта Послужишь пищею живой! Ты воскресишь воспоминанье О буряхъ сердца, о страданьъ Души, волнуемой тоской, Подъ пгомъ страсти роковой! Быть можетъ, ежели холера Меня въ червя не обратитъ, Походный грифель мушкатера Въ карманной книжкъ сохранитъ! Твои лъса, ручьи и горы, И друга искренняго взоры Прельстятся съ правнукомъ моимъ Изображеніемъ твоимъ! Я разскажу имъ въ часъ досужный Объ Эрпелійской красотъ И эпизодъ довольно нужный Не пропущу о Барантъ, Кафиръ-Кумыкъ, Казанищахъ, Гдъ былъ второй нашъ батальонъ, И о любезнъйшихъ дружищахъ, Которымъ все повъдалъ онъ, Подъ сънью мирныхъ балагановъ, Плъненье горскихъ пастуховъ Со многимъ множествомъ барановъ, Тьмы разныхъ случаевъ, тревоги И приключенія въ дорогъ...

Всѣ эти пѣсни хороши;
Но вотъ, что въ голову мнѣ входитъ:
Подчасъ за разумъ умъ заходитъ,
А я теперь хоть не пиши:
Заняться вздумалъ я мечтою
Нелѣпой, странной и пустою,
О счастъѣ будущихъ временъ,
А настоящія оставилъ,
Тогда какъ первый батальонъ
Еще палатокъ не поставилъ...
Итакъ, моя галиматъя,
Adieu, до будущаго дня!

#### VII.

Не зная изстари властей, Повиновенья и князей, Вина мятежныхъ покушеній, Бунтовъ и общаго вреда -Въ кругу Шамхаловыхъ владъній Гиъздилась дикая орда. На диъ вертеновъ неприступныхъ, Таясь, какъ новый сатана, Танть не думала она Надеждъ и замысловъ преступныхъ: Взирала гордо на позоръ Бунтовщиковъ окружныхъ горъ, Смиренныхъ вдругъ единымъ словомъ, И, ненавидя миръ и дань, Въ ожесточении суровомъ Она готовилась на брань. Ни жребій явный истребленья, Ни мъры кроткія главы Побъдныхъ войскъ и ополченья Въ виду защитной ихъ горы,

Ни увъщанія Тавринцевъ -Не укротили роковой, Отважный бунтъ Кайсубулинцевъ. Съ вершинъ утесовъ на отрядъ Они смъются беззаботно, Готовятъ пули и охотно Кинжалы длинные острятъ. Ни путь широкій, ни тропины На ихъ высокія стремнины Стопы пришельцевъ не ведутъ. Предъ любопытными очами Стоитъ съ гранитными ствнами Природной крипости редуть, Недосягаемый, огромный. Въ хаосъ пропасти бездонной, Какъ тартаръ буйный и живой, Кипятъ свободные аулы... Кто видълъ легкія черты Съ картины адской суеты Въ заводахъ Брянска или Тулы, Гдъ неумодчной чередой Гудять и стонуть надъ водой Жельзо, мъдь, чугунъ и камень, -Гдъ угли, искры, жаръ и пламень Блестятъ, сверкаютъ и шумятъ, --Гдъ гвозди, молоты, машины И рукъ искусственныхъ пружины Въ насильномъ дъйствіи звучатъ И поражають удивленьемъ И свъжій слухъ, и свъжій взоръ, — Того незначащимъ сравненьемъ Знакомлю съ видомъ этпхъ горъ. Дыша слъпымъ ожесточеньемъ. Тамъ все кипитъ вооруженьемъ: Какъ муравьиные рои, Мелькаютъ всадники и кони; Куютъ жалоны, сбрун, брони,

Чеканять ружья, лезвій. Вездъ разъъзды, шумъ, и топотъ; Въ глухой дали отзывный грохотъ, Огни, пальба, воинскій крикъ И въ кольцахъ грудь на русскій штыкъ. Они не знаютъ нашей встръчи; Имъ не знакомъ открытый бой; Питомцы наглыхъ битвъ и сфчи, Они не зръли надъ собой Свистящихъ ядеръ и картечи. Но рати съверной приходъ Дастъ брани новый оборотъ! .... Въ восьми верстахъ Отъ гордой вражьей цитадели, Среди равнины на холмахъ, Шатры отряда забълъли. Здъсь видимъ дружные полки Съ бреговъ Москвы благословенной; А тамъ — граненые штыки Пъхоты русской отдаленной, Изъ заграничныхъ городовъ, Всегда готовые на зовъ Царя, начальниковъ и чести; Тамъ гибель върная враговъ, Алкая крови, бъдъ и мести, Стоитъ ватага казаковъ; А тамъ за лагеремъ походнымъ Ибрагимъ-Бекъ и Ахметъ-Ханъ, Князья отъ крови мусульманъ, Пылая рвеньемъ благороднымъ, Изъ разныхъ странъ подъ Эрпели Свои дружины привели. У нихъ Кумыки и Тавринцы Съ свинцомъ и сталью на коняхъ, И съ ятаганами въ бояхъ Пъхота горцевъ - Михтулинцы. У водъ холоднаго ручья

Ауль летучій ихъ мятется, И знамя розовое вьется Надъ бълой ставкою вождя. Всв ждуть рвшительной осады, Всв ждутъ и смерти, и награды... И вотъ на утренней заръ Отрядомъ легкимъ батальоны Съ весельемъ двинулись къ горъ. Пути не видно... Нътъ препоны! Война п слава не безъ слугъ: Съ подошвы горной сотни рукъ Взрываютъ новую дорогу... Идутъ и роютъ... Впереди Зіяютъ пушки роковыя, Внутри рядовъ и позади Кинжалы, ружья боевыя И безпардонные штыки! Вотъ пуля свищетъ, вотъ другая... Идутъ!... Вотъ залпъ изъ-за кремней Раздался, сверху пролетая... Идуть, работають смылый!... Ужъ высоко! Туманъ нагорный Густветъ, скрылъ средину горъ; Темнъетъ день, слабъетъ взоръ. Идутъ отважно и упорно... Внезапный холодъ, вътеръ, дождь Приводять въ трепеть нестерпимый, -Идутъ ствной неотразимой! Среди ихъ другъ и бодрый вождь. Вотъ солнце яркими лучами Блеснуло вновь. Туманъ исчезъ... Они вверху - и предъ глазами, Съ огромной массою небесъ, Какъ въ неразрывной, длинной цепи, Слились, казалось, горы, степи, Холмы, долины. Цёлый міръ Представилъ чувствамъ дивный пиръ...

Безмолвно воины взираютъ На точку свътлую земли; Едва замътные, мелькаютъ Подъ ними станъ и Эрпели! Вдали, подъ кръпостію Бурной, Синтетъ моря блескъ лазурный, Ландшафтъ несвязный дальнихъ странъ, И вкругъ воздушный океанъ... Поражены недоумъньемъ, Они бросають мутный взоръ Во глубину ужасныхъ горъ, Глядятъ... И съ радостнымъ движеньемъ Отъ поразительныхъ картинъ Отрядъ отхлынулъ отъ стремнинъ... Тамъ -- свъта новаго пространство Минологическое царство Подземныхъ тъней и духовъ; Тамъ Елисейскія долины, О коихъ изстари въковъ Не знаютъ русскія дружины, Цвътутъ средь рощей и дубровъ; Тамъ по гранитамъ зеленъли Кедровникъ, пихта, ольха, ели; Тамъ, роя камии и песокъ, Сулакъ, какъ мелкій руческъ, Бъжалъ извилистой струею; А тамъ огромной полосою Вдали тянулись надъ водой Скалы безбрежною грядой, -И тридцать шесть ауловъ бранныхъ, Покрытыхъ мрачной тишиной, Какъ сонмы демоновъ изгнанныхъ, Въ тъни чернъли разсыпной. Глаза, очки, дорнеты, трубы, Носы, фуражки, уши, губы, --Все устремилось съ высоты Въ страну ужасной красоты.

Глядвли, думали, дивились, Кричали, охали, крестились И, изумленные, сошли Съ полнеба къ жителямъ земли... Насилу кончилъ! Слава Богу! Усталь! Позвольте замолчать... Прорывъ на первый разъ дорогу, Поэму буду продолжать. Всего мучительный на свыть Серьезный выдержать разсказъ, А я, имъйте на примътъ, Перо туплю не на заказъ, Безъ подлой лести и прикрасъ. Не знаю, строгая цензура Меня осудить или нътъ; Но все равно — я не поэтъ, А лишь его каррикатура.

## VIII.

«Ну, ну, разсказчикъ нашъ забавный, Твердятъ мнѣ десять голосовъ, Повъдай намъ о битвъ славной Твоихъ героевъ и враговъ! Какъ ваше дъло, подъ горою?» - Готовъ! Согласенъ я, пора! Итакъ торжественно со мною Кричите, милые: ура! «Ба! И сраженье, и побъда, Какъ послъ сытнаго объла Десертъ и кофе у друзей! Такъ скоро?» - Ровно въ десять дней Покорность, миръ и аманаты — И снова въ Грозную походъ! «Какой ръшительный разсчеть, Какіе русскіе солдаты!

Но какъ, и что, и почему?» Вотъ объяснение всему: Кайсубудинская гордыня Гремъла дерзко по горамъ; Когда-жъ доступна стала намъ Ихъ недоступная твердыня Посредствомъ пушекъ и дорогъ (Чего всегда избави Богъ), Когда злодъи ежедневно, Какъ стан лютыя волковъ, На насъ смотръли очень гиввно Изъ-за утесовъ и кустовъ, А мы, безтрепетною стражей, Межъ твиъ работы берегли И, пріучаясь къ пуль вражьей, По-малу вверхъ покойно шли, И скоро блоки и машины Готовы были навъстить Ихъ безобразныя вершины, Чтобъ бомбой пропасть освътить, --Тогда военную кичливость У нихъ разсудокъ усмирилъ, И непробудную сонливость Безсонный ужасъ замънилъ. Сначала, бодрые джигиты, Алкая стычекъ и борьбы, Они для варварской пальбы Изъ-подъ разбойничьей защиты Приготовляли по ночамъ Плетни съ землею пополамъ, Деревъ огромные обломки, И, давши залпъ оттуда громкій, Смъялись нагло Русакамъ, Стращали издали ножами Съ привътомъ: яуръ и яманъ И исчезали, какъ туманъ, За неизвъстными холмами;

Но послъ, видя жалкій бредъ Въ своемъ безсмысленномъ разсчетъ. Они отъ явныхъ золъ и бъдъ Вст были въ тягостной заботъ. Едва зари вечерней тънь Прогонитъ съ горъ веселый день, И ляжетъ сумракъ надъ полями — Никъмъ незримыми толпами, .Въ ночномъ безмолвіи, они Разводятъ яркіе огни, Сидятъ уныло надъ скалами И озирають русскій стань, Который грозный, величавый И озаренъ луной кровавой, Лежить, какь былый великань. Съ разсвътомъ дня опять въ движеньъ Неугомонная орда: Отрядовъ смѣнныхъ суета И новыхъ пушекъ появленье Своей обычной чередой — Все угрожаетъ имъ бъдой, Неотразимою осадой... Невольный страхъ сковалъ умы Дътей отчаянья и тьмы За ихъ надежною оградой... И близокъ часъ, готовъ ударъ! Кипитъ въ солдатахъ бранный жаръ; Полки волнуются, какъ море! Последній день... И горе, горе!.. Но вотъ внезапно мирный флагъ Мелькнулъ среди ущелій горныхъ; Вотъ ближе къ намъ — и гордый врагъ, Съ смиреньемъ данниковъ покорныхъ, Идетъ разсвять русскій громъ, Прося съ потупленнымъ челомъ Статей пощады договорныхъ... Статьи готовы, скръплены...

Народовъ дикихъ старшины Рвшають участь покольній. Восходитъ свътлая заря... Въ парадъ ратныя дружины: Кайсубулинскія стремнины Подъ властью Русскаго Царя!... Присяга новаго владенья -II взорамъ тысячей предсталъ Побъдоносный генералъ Безъ битвъ и крови ополченья! Цвътутъ равнины Эрпели; Покой и миръ въ аулахъ бранныхъ. Не видятъ болъе они Штыковъ отряда троегранныхъ, Въ своихъ утесахъ въковыхъ, Не слышать пушекъ въстовыхъ! Громада зыбкая тумана, Молчанье, сонъ и пустота Объемлють дикія мъста Надолго памятнаго стана. II станъ подъ Грозною стопть!.. Но дума, дума о прошедшемъ Невольно сердце шевелитъ: Въ бреду поэта сумашедшемъ Я дни минувшіе ловлю И, угрожаемый холерой, Себя мечтательною върой Питать о будущемъ люблю! Поклонникъ музъ самолюбивый, Я вижу смерть невдалекъ; Но все перо въ моей рукъ Рисуетъ планъ свой прихотливый: Сойдя къ отцамъ во следъ другихъ, Остаться въ памяти иныхъ! Быть можетъ, завтра или нынъ, Не испытавши вражьихъ пуль, Меня въ мучной уложатъ куль И предадуть земной пустынь!

Въ глухой, далекой сторонъ Отъ милыхъ сердцу и увяну... Увидя мой покровъ рогожный, Никто ни истинно, ни ложно, Не пожалветь обо мив: Возьмутъ, кому угодно будетъ, Мои чевяки и бешметъ (Весь мой багажъ и туалетъ) — 'И всякій важно позабудеть, Кто быль ихъ прежній господинь!.. А панихиды, сорочинъ, Кутьи и прочихъ поминаній — Хоть и не жди!.. Вотъ, мой удълъ! Его, безъ дальнихъ предсказаній, Я очень ясно усмотрълъ!.. Что-жъ будетъ памятью поэта? Мундиръ?.. Не можетъ быть!.. Грфхи?.. Они оброкъ другаго свъта... Стихи, друзья мон, стихи!.. Найдутъ въ углу моей палатки Мои несчастныя тетрадки, Клочки, четвертки и листы, Души тоскующей плоды И первой юности проказы... Сперва, какъ должно отъ заразы, Ихъ осторожно окурятъ, Прочтутъ строкъ десять втихомолку И по обычаю на полку Къ другимъ вещамъ переселятъ... А вы, надежды, упованья Честолюбиваго созданья, На зло холеръ и судьбъ, Вы не погибнете съ страдальцемъ: Увидитъ чтецъ иной подъ пальцемъ Въ моихъ тетрадкахъ A и  $\Pi$ , Попроситъ ласковыхъ хозяевъ Значенье литеръ пояснить —

И мнт. забвеннымъ, мнт. и быть?
Ему отвтттъ: «Полежаевъ»!..
Прибавятъ, можетъ быть, что онъ
Былъ добрымъ сердцемъ одаренъ,
Умомъ довольно своенравнымъ,
Страстями, жребіемъ безславнымъ
Укоръ и жалость заслужилъ,
Во цвтт лътъ — безъ жизни жилъ,
Безъ смерти умеръ въ бъломъ свтт...
Вотъ память добрыхъ о поэтъ!

## ЧИРЪ-ЮРТЪ.

Посвященіе А. П. Лозовскому.

## Любезный другь!

Среди ежедневныхъ стычекъ и сраженій, при разныхъ мѣстахъ въ Чечнѣ, въ шуму лагеря, подъ кровомъ одинокой палатки, въ 12 и 15 градусовъ мороза, на снѣгу, воспламенялъ я воображеніе свое подвигами прошедшей битвы, достойной примѣчанія въ лѣтописяхъ Кавказа, и въ 11 дней написалъ посылаемый къ тебѣ "Чиръ-Юртъ".

*Кръпость Грозная.* 25-го Мая 1832 года.



ть бытія души высокой, Удъль и жизнь полубоговь— Сіяеть слава въ тьмъ въковъ,

Въ пучинъ древности глубокой. Подобно юной красотъ Въ толиъ соперницъ безобразныхъ, Подобно солнцу въ высотъ Передъ игрой лучей алмазныхъ, Она блеститъ, она горитъ Безъ украшеній и убранства Среди безплоднаго тиранства, Своихъ ничтожныхъ Эвменидъ.

Гдъ тотъ, чью душу не волнуетъ Войны и славы громкій гласъ? Чье сердце втайнъ не тоскуетъ, Внимая воина разсказъ О наслажденьяхъ жизни бранной, Кровавыхъ съчахъ и бояхъ, О вражьихъ пуляхъ и мечахъ, И смерти всюду имъ попранной? Кто не стремится, не летитъ Душой за взоромъ и за словомъ, Когда усатый инвалидъ На языкъ своемъ суровомъ, Но върномъ, какъ граненый штыкъ, Съ которымъ къ правдъ онъ привыкъ, Передаетъ дътямъ иль внукамъ Любимый ключъ къ своимъ наукамъ, Большую повъсть прежнихъ лътъ? О, знай, питомецъ Аполлона, Тамъ, гдъ витійствуетъ Беллона, Ничтоженъ геній и поэтъ!

Есть много странъ подъ небесами, Но нътъ той счастливой страны, Гдъ-бъ люди жили не врагами Безъ права силы и войны! О, гдъ не встрътимъ мы способныхъ Основы блага разрушать? Но ръдко, ръдко намъ подобныхъ Умъемъ къ жизни призывать!..

Младые воины Кавказа, Война и честь знакомы вамъ! Склоните слухъ къ моимъ словамъ, Къ словамъ кавказскаго разсказа! Я не усатый инвалидъ, -Наслъдникъ пъсней Оссіана: Подъ кровомъ горнаго тумана Мнъ дъва арфы не вручитъ... Но ропотъ грусти безотрадной, Пиры кровавые мечей — Провозгласить вамъ славы жадный Пъвецъ печали и страстей! . Добыча юности безумной II жертва тягостная дня, Я загубилъ уже въ подлунной Составъ весенній бытія. Неукротимый и мятежный Покоя сладкаго злодъй, Я потонуль въ глуби безбрежной Съ звъздой коварною моей! На полъ чести, въ буряхъ брани, Мой мечъ не выпадетъ изъ длани Отъ страха робостной души; Но, въчной грустью очарованъ, Наединъ съ собой, въ тиши, Мой умъ бездейственъ, духъ окованъ Цъпями смерти въковой, Какъ геній злобы роковой. Забытый, пасмурный и скучный,

Живу одинъ среди людей, Томимый мукою своей, Вездъ со мною неразлучной... Безжалостный, свирыный взоры, Привътъ холодный состраданья --Все новой пищей для страданья, Все новый, въчный мит укоръ!.. Однъ тревоги и волненья, Картины гибели и зла — Дарятъ минуты утвшенья Тому, кто умеръ для добра!.. Такъ, уничтоженный для жизни, Последней кровью для отчизны Я жажду смыть мое пятно!... О, если-бъ нъкогда оно Исчезло съ слъдомъ укоризны!.. Военный гуль гремить въ горахъ, Клятвопреступный Дагестанецъ, Лезгинъ, Чеченецъ, Закубанецъ Со мною встрътятся въ бояхъ! Не измъню Царю и долгу, Лечу за честію вездъ, И проложу себъ дорогу Къ моей потерянной звъздъ!...

Межъ тъмъ подъ ризою ночною Шумитъ въ разбойничьемъ лъсу Съ своей обычной быстротою По голымъ камнямъ Аракъ-Су. Но искры бунта съ новой силой Пророкъ неистовый раздулъ. И сталъ пустынною могилой Мятежныхъ подданныхъ аулъ. Все пусто въ немъ! Свиръпый пламень Пожралъ жилище бъглецовъ; Обломки бревенъ, черный камень И пепелъ брошенныхъ домовъ Гласятъ объ участи враговъ.

Тамъ, гдъ подъ русскою защитой Недавно цвълъ веселый миръ, Лежитъ возникшій и разбитый Чеченской вольности кумиръ. Поля и нивы золотыя, Удъль богатый тишины, Въ мъста унылыя, пустыя Въ единый мигъ обращены. Ихъ топчетъ всадникъ безпощадный Своимъ гуляющимъ конемъ, Межъ тъмъ какъ хищникъ кровожадный Въ оцъпенъніи нъмомъ Клянетъ отмстительную руку Неодолимаго бойца, И видитъ съ жалостью отца Тоску, отчаянье и муку Своей жены, своихъ дътей, Которыхъ онъ изнеможенныхъ, Нагихъ и гладомъ изнуренныхъ Сокрылъ въ пристанищъ звърей...

Передъ ауломъ надъ рѣкою,
Въ огняхъ, какъ пламенный волканъ,
Стоитъ громадой боевою
Каратель буйныхъ, русскій станъ.
Не многолюдныя дружины,
Въ летучихъ ставкахъ и шатрахъ
По скату вражеской долины,
Вокругъ себя наводятъ страхъ!
Нътъ, око видитъ съ изумленьемъ
Въ пришельцахъ Русскихъ горсть людей;
Но эта горсть съ пренебреженьемъ
Пойдетъ на тысячи смертей!...
Не въ первый разъ подъ ихъ стопами
Хруститъ въ лъсахъ осенній листъ;
Не въ первый разъ надъ головами

Они внимаютъ пули свистъ! То дъти чести безукорной, Владыки сабли и штыка. Мятежникъ, хищникъ непокорный Ихъ знаетъ — эти три подка!.. Всегда въ крови на вражьемъ трупъ, Всегда съ побъдой впереди: При Экдери, при Маюртупъ, Подъ богатырскимъ Кошкильди! Вблизи разсыпана ватага Неукротимыхъ вздоковъ, Казачья буйная отвага, Краса линейныхъ удальцовъ. Татарскій видъ, вооруженье, Страны отечественной грудь, -Все можетъ въ рыцаря вдохнуть Боязни тайной впечатлёнье! Взрощенный въ съчахъ на конъ. Онъ дышетъ смертью на войнъ!... Всегда въ трудахъ. всегда въ движеньъ Сія блуждающая рать: Ея удълъ и назначенье-Законъ и правду охранять! Въ странъ гористой Печенъга, Гдъ житель русскаго села, Безъ върной шашки у съдла, Не безопасенъ отъ набъга; Гдъ миръ колеблемый станицъ, Ненарушимость достояній, И святость правъ, и честь дъвпцъ Неръдко жертвою стяжаній Неумолимыхъ кровопійцъ; Гдъ беззащитные трепещутъ, Гдъ въ тишинъ полночной блещутъ Ножи вровавые убійцъ,-Необходимъ безстрашный воинъ, Опора слабыхъ, страхъ врага,

И, върный долгу, онъ достоинъ Изъ рукъ безсмертія вънка...

Взяла довольно храбрыхъ воевъ Неукротимая страна;
Молва гласитъ намъ имена
И жизнь, и подвиги героевъ.
Довольно труповъ и костей
Пожрали варварскія степи;
Но ни огонь, ии мечъ, ии цъпи
Не уничтожили страстей
Звъроподобнаго народа!
Его стихія — кровь и бой,
Насильство, хищность и разбой,
И безначальная свобода...

Ермоловъ, грозный великанъ И трепетъ буйнаго Кавказа! Ты, какъ мертвящій ураганъ, Въ скалахъ злодъевъ пролеталъ! Въ твоемъ владычествъ суровомъ, Ты скиптромъ мощнымъ и свинцовымъ Главы Эльбруса подавлялъ! И ты, нежданный и крылатый, Всегда неистовый боецъ, О, Грековъ, страшный и заклатый Кинжаломъ мести наконецъ! Что грохотъ вашего Перуна? Что мигъ коварной тишины? Народы Сунджи и Аргуна — Донынъ въ пламени войны; Брега Кай-Су, брега Кубани Досель обмыты кровью брани! Тамъ, гдъ возникнулъ Бей-Булатъ, Не истребятся Адигеи; Тамъ выотся гидрами злодън -И ввчно царствуетъ булатъ!.. Онъ здъсь, онъ здъсь, сей сынъ обмана, Сей геній гибели и зла, Глава разбоя и корана, Бичъ христіанъ — Казы-Мулла! «Пророкь, наслыдникь Маюмета, Брать старшій солнца и луны...» Воть титла хитраго атлета Въ устахъ безсмысленной страны! Онъ чуждъ пронырства лицемъра: Оно не нужно для глупцовъ; Ему довольно пары словъ: Такъ Богъ велить, такъ хочетъ въра! Онъ все для горцевъ: судія, Пророкъ, наставникъ, предводитель И первый правъ п бытія Своихъ апостоловъ гонитель... Тамъ, обольщая Дагестанъ, Онъ грабитъ русскаго вассала, И слабый подданный Шамхала Влечется силою въ обманъ. Граната въ паркъ дохнула адомъ... Скалы на воздухъ... Громъ, огонь Взвились надъ моремъ!... Всадникъ, конь — Все пало ницъ кровавымъ градомъ... Пророкъ исчезъ съ своимъ отрядомъ. Тамъ онъ, разливъ, какъ океанъ, Свои мятежные народы, Вкругъ малой горсти Россіянъ Грозитъ бъдой, отводитъ воды... Но кръпость русская тверда: Не стонетъ воинъ изнуренный; Сверкаетъ штыкъ ожесточенный -И льется жаждущимъ вода! Что-жъ геній замысловъ преступныхъ, Посланникъ мнимый Божества? Съ гремящей славой торжества Онъ оставляетъ недоступныхъ И поучаеть мусульманъ

Передъ началомъ первой битвы Читать прилежнъе молитвы И върить твердо въ алкоранъ...

Вотъ тайна властвовать умами! Вотъ легковъріе людей, Всегда готовое мечтами Питать волнение страстей! Надеждой ложной и безумной Лукавецъ очи ослёпитъ, И сонмъ невъждъ хвалою шумной Свою погибель одобритъ. Уже тогда, какъ грозпо, грозно Накажетъ насъ правдивый мечъ, Хотимъ мы съ робостью пресвчь Ударъ отметительный, но поздно!... Тогда въ ужасной наготъ Предстанетъ намъ внезапно совъсть, И умъ, блуждавшій въ темнотв, Прочтетъ ея живую повъсть!

О, для чего я на себѣ Влачу раскаянія бремя?.. Зачѣмъ счастливъйшее время Я отдалъ бурямъ и судьбѣ, Несправедливой, своенравной, Убійцѣ пылкаго ума?.. Уже-ль послѣдней ночи тьма Застанетъ трупъ мой все безславный, Все ненавистный для людей, Отраду врановъ и червей?..

Межъ тъмъ подъ ризою ночною Шумитъ въ разбойничьемъ лъсу Съ своей обычной быстротою По голымъ камнямъ Аракъ-Су. Мелькая въ немъ свътло и стройно, Луна плыветъ въ туманной мглъ; Дружина русская покойно

Стоитъ на вражеской землъ... Ночлегъ на мъстъ -- нътъ сомнънья... Въ кострахъ чеченскія дрова, Вокругъ забота и движенья, II пъсни звучныя слова... Иные спять, другіе бродять, Въ кружкахъ толкуютъ кой о чемъ; Пикетъ смъняютъ, цъпь разводятъ, Смъются, вздорять о пустомъ. Въ одной палаткъ за стаканомъ Видна мірская суета; Въ другой досужная чета, Засъвъ en grand надъ барабаномъ, Преважно судить о пліе; А третій зритель машинально Имъ поясняетъ пунктуально, Что даму слъдуетъ на пе. «У всякаго своя охота, Своя любимая забота», Сказаль любимый нашь поэть, А потому сомнанья натъ, Что часто въ лагеръ походномъ Мы видимъ также точно свътъ, Какъ и въ Собраньъ Благородномъ. Но вотъ различіе: въ одномъ, Върнъе нежели въ другомъ! Тьфу — какъ несбыточны догадки! Лишь только даму въ третій разъ На пе загнули, вдругъ приказъ: Снимать немедленно палатки! Приказъ исполненъ въ тишинъ; Багажъ уложенъ, цепп сияты; Въ строю разсчитаны солдаты, И всадникъ въ буркъ на конъ... Походъ. Маршъ, маршъ по отдъленьямъ! Развились лентой казаки, И съ непонятнымъ впечатлъньемъ

Безмолвно тронулись полки... Зарядъ на полкъ, все готово!.. На сердцъ дума: върно въ бой? Но вопросительнаго слова Не знаетъ русскій рядовой! Онъ знаетъ: съ нами Вельяминовъ-И въритъ счастливой звъздъ! Отрядъ покорныхъ исполиновъ Ему сопутствуетъ вездъ. Онъ зналъ его давно по слуху, Давно въ лицо его узналъ... Такъ передать отважность духу Умъетъ горскій Ганнибалъ! Онъ нашъ, онъ сладостной надеждъ Своихъ друзей не измънилъ; Его въ грозу войны, какъ прежде, Намъ добрый геній подариль! Смотрите, вотъ любимый славой!.. Его высокое чело Всегда безъ гордости свътло, Всегла безъ гивва величаво. Рисуютъ тихо думы слъдъ Его произительные взоры. Достойный видить въ нихъ привътъ, Ничтожный — чести приговоры. Онъ этимъ взоромъ говоритъ, Живитъ, терзаетъ и казнитъ... Онъ любитъ дъло, а не слово: Съ душою доброю - онъ строгъ; Судья прямой, но не суровый, Безстрастно взыщетъ онъ за долгъ; За чувство истинной пріязни Онъ платитъ ласкою отца; Никто изъ рабственной боязни Не избъгалъ его лица. Всегда одинъ, всегда покоенъ, Походомъ, въ станъ предъ огнемъ,

Съ замерзлымъ усомъ п ружьемъ Неръдко гръется съ нимъ воинъ... Куда-жъ походъ во тьмъ ночной? Его отвътъ всегда простой:
«Куда ведетъ васъ барабанщикъ...»

Но мы не первый разъ въ горахъ! Ведетъ въ Внезапную дорога; Отъ ней въ двънадцати верстахъ Аулъ. Мы знаемъ, гдъ тревога. Идемъ. Ужъ полночь. Огоньки Съ высотъ твердыни замелькали. По камнямъ ръчки казаки Съ главой дружины проскакали; За ними вслъдъ полки впередъ, Артиллеристы на лафеты... Патроны вверхъ, полураздъты, Ногой привычною мы въ бродъ. Вотъ на горъ передъ ауломъ... «Впередъ!» А! върно на Сулакъ? Перелилось болтливымъ гуломъ: Въдь говорилъ же намъ казакъ?

Давно-ль, разставшись съ Дагестаномъ, На этомъ мъстъ, о друзья, Наскуча длиннымъ Рамазаномъ, Байрамъ веселый встрътилъ я? Тогда все пъло беззаботно Въ деревиъ счастливыхъ татаръ; Въ то время русскіе охотно Желали видъть ихъ базаръ. Мирной чеченецъ, кабардинецъ, Кумыкъ, лезгинъ, кайсубулинецъ, II персіянинъ, и еврей, Забывъ вражду своихъ обрядовъ, Пестръли здъсь, какъ у друзей, Красою праздничныхъ нарядовъ. Въ толпъ Андреевцевъ, жидовъ, Смотря на разные проказы,

Кто не купилъ себъ обновъ Тогда на лишніе абазы? Одинъ съ ружьемъ приходитъ въ станъ, Другой подъ буркою мохнатой, Тотъ шашкой хвалится богатой, А этотъ кажетъ ятаганъ. Всего такъ много, такъ довольно, Товаръ Востока на лицо, И, признаюсь, меня невольно Плънило горское кольцо II трубка, ахъ! какая трубка! Ее разбила у меня Потомъ невинное дитя, Одна дъвчонка-душегубка. Но, върьте, я не пропушу Смъшной капризъ такого роду --И по пятнадцатому году Шалунь в славно отомицу... Теперь гдъ лица, гдъ наряды? Гдъ разноцвътный ихъ базаръ? Нигдъ задумчивые взгляды Не встрътятъ дасковыхъ татаръ. Разбойникъ яростный въ пустыню Торговый городъ обратилъ И беззаконную гордыню На пеплъ саклей водворилъ. Одни потомки Авраама Покорны русскому мечу, И въ укръпленьяхъ Ташкичу Ждутъ смъло новаго Байрама. Верхи Андреевой горы

Верхи Андреевой горы
Давно сокрылись для отряда;
Яснъй туманная громада,
Сыръе влажные пары.
Долина глухо вторитъ топотъ
Шаговъ фаланги боевой,
И зашумълъ передъ зарей

Волны Кай-Су протяжный ропотъ. Вотъ прояснился небосклонъ... Ръка вблизи. На берегъ прямо Кавалерійскій легіонъ Коней пспуганныхъ упрямо Торопить въ воду, Залпъ огней Раздался вдругъ изъ камышей... Покойно, тихо, безъ отвъта На ласку вражьяго привъта Плывутъ и ъдутъ казаки... Вторичный залиъ... Опять молчанье... Въ волнахъ разлившейся ръки II гулъ, и крикъ, и коней ржанье. Вода свиръпствуетъ, кипитъ, Буграми въ рать отважныхъ хлещетъ; Товарищъ всадника трепещетъ, И леденветь, и храпить... Вздымая морду, другъ ретивый Въ стихіи грозной тонетъ съ гривой, Дрожить, колеблется, какъ челнъ, Несетъ завътнаго рубаку, Или, предавшись злобъ волнъ, Безсильный, мчится по Сулаку... Но солице блещеть въ вышинъ, И русской пушки гулъ мятежный Гласить на вражьей сторонъ Чиръ-Юрта жребій неизбъжный!

Вотъ онъ, отважнъйшій въ горахъ, Какъ Голіафъ неодолимый, Стоитъ въ красъ необозримой На дикихъ каменныхъ скалахъ! Возникшій въ ужасахъ природы, Надменный кръпостью своей. Онъ — въчный воинъ мятежей И стражъ разбойничьей свободы! На зло примърной добротъ, Вассалъ и другъ неблагодарный,

Какъ часто въ наглой чернотъ Питалъ онъ замыселъ коварный, Острилъ убійственный кинжалъ На благодътельную руку, И ей же съ робостью ввърялъ Свою измъну, жизнь и муку! Но онъ придетъ сей лютый часъ! Злодъй проснется безъ отрады, И будетъ тщетно скорбный гласъ Просить отверженной пощады!..

О, какъ безумна, какъ дерзка Неустрашимость смъльчака!.. Онъ презираетъ наши пули, Смъясь, готовится къ войнъ, И между тъмъ въ его аулъ Дымятся сакли въ тишинъ... Когда жена его и дъти Стремятся въ ужасъ къ мечети И въ прахъ льютъ потоки слезъ, — Кичливый варваръ съ небреженьемъ Даритъ ихъ ложнымъ утъщеньемъ Иль взоромъ гнѣва и угрозъ. Слепецъ, уверенный тираномъ Въ своей надеждъ роковой, Клялся торжественно кораномъ, Мечемъ и бритой головой Спасти могилы правовфриыхъ Отъ поруганія собакъ И кровью воиновъ невърныхъ Насытить яростный Сулакъ. Но не преступнаго вассала На жертву русскому обрекъ Святой губитель ихъ пророкъ... О, нътъ, и подданныхъ Шамхала, Мятежныхъ жителей Тарковъ, И Маюртунскихъ бъглецовъ Онъ здъсь собралъ для истребленья! И я клянусь своимъ ружьемъ: Казы-Мулла съ большимъ умомъ И въ правъ требовать почтенья: Его призывный къ брани кличъ — Всегда злодъямъ новый бичъ!

Смотрите, вотъ они толпами Събзжаютъ медленно съ холмовъ И разстилаются роями Передъ отрядомъ казаковъ. Смотрите, какъ Тавринецъ ловкій Одинъ на выстрълъ боевой Летитъ, грозя надъ головой Своей блестящею винтовкой; Съ коня долой — ударъ, и вмигъ Опять въ съдлъ, стръляетъ снова, Къ лукъ узорчатой приникъ — И нътъ наъздника лихаго! Вотъ двое пъшихъ за бугромъ... На сошки ружья, приложились... Три пули свиснули кругомъ... Они отвътили и — скрылись!

Но пусть картечью и ядромъ Пугаютъ робкихъ! Что за дума У полководца на челъ? Среди Сулака, на съдлъ Взираетъ мрачно и угрюмо На переправу генералъ. По грудь въ водъ, рука съ рукою, Невърной, шаткою ногою Пъхотный сонмъ переступалъ; Рѣка, какъ адъ съ отверстымъ зѣвомъ, Крутя валы съ ужаснымъ ревомъ, Твердыню храбрыхъ облила; За каждый шагь — назадь, ствною Дружину съ ношей боевою Волна свиръпая гнала... Собравъ измученныя силы,

Безъ словъ, но съ бодрою душой,
Они встръчаютъ мракъ могилы
И образъ смерти предъ собой:
Одинъ упалъ, другой слабъетъ,
ППатнулся, палъ — и въ цълый ростъ!
На помощь — кони: тотъ за хвостъ,
Другой на гривъ цъпенъетъ...
Ныряютъ сабли и штыки;
Несутся пушки съ лошадьми;
Летаетъ гибель надъ главами —
Идутъ безтрепетно полки...

Всегда задумчивый, глубокій Цънитель сердца и людей, Но, затанвъ въ душъ высокой Волненье чувства и страстей, Не измъня чела и взора, Онъ вдругъ ръшается... «Назадъ»! Онъ рекъ — и силу приговора Покорно выполнилъ отрядъ...

## П.

Да будетъ проклятъ злополучный, Который первый ощутплъ Мученья зависти докучной: Онъ первый брата умертвилъ! Да будетъ проклятъ нечестивый, Извлекшій первый мечъ войны На тъ блаженныя страпы, Гдъ жилъ народъ миролюбивый!..

Печальный геній падшихъ царствъ, Великой истины свидътель, Законъ п мечъ. Вотъ добродътель! Единый мечъ — душа коварствъ. Доколь они въ союзъ оба, Дотоль свободенъ человъкъ!

Закона нътъ — проснулась злоба, И мечъ права его разсъкъ...

Вотъ корень жизни безначальной, Вотъ бичъ любимый сатаны, Вина разбоя и войны, Кавказа факелъ погребальный,—И ты сей жребій испыталъ, Чиръ-Юртъ отважный, непокорный! Ты грозно бился, грозно палъ Съ твоей гордынею упорной...

О, какъ ужасно разлилось Меча губительнаго мщенье! Какъ громко, страшно раздалось Въ туманахъ горъ твое паденье!.. И часъ пробилъ: Чиръ-Юрта нътъ! Въ стънахъ Чиръ-Юрта сынъ побъдъ, Огонь, гроза и разрушенье...

Толпа враговъ издалека Взирала съ радостію шумной На отступление врага. Оно надеждою безумной Питало ярость смъльчака; Оно въщало суевърнымъ Опредъленіе небесъ: «Самъ рокъ противится невърнымъ, И глуръ мстительный исчезъ!» Сильнъй отвага горделивца, Спесивъй варварская честь, II мчитъ по саклямъ кровопійца Никъмъ неслыханную въсть... Какой восторгъ и изумленье II женъ, и старцевъ, и дътей! Какое бурное волненье Среди народныхъ площадей!.. «Я здёсь, рабы мои! Я съ вами! Въщаетъ гласъ среди толны, Я вамъ безгръшными устами

Открою тапиства судьбы!
Какъ волны моря отъ гранита,
Отъ васъ отхлынули враги;
Но сила дивная ръки
Была небесная защита.
Внимайте мнъ: придутъ полки,
Придутъ сюда за палачами,
И мечъ невидимой руки
Сразитъ ихъ вашими мечами...
Молите Бога! Сильный Богъ
Пріемлетъ теплыя молитвы,
Но для неправедныхъ жестокъ
И страшенъ Онъ на полъ битвы!.."

— Исчезни рабственный позоръ! Завыли грозно изувъры, Умремъ за вольность нашихъ горъ, За край родной, за святость въры!..

Чей гласъ тапиственный въщалъ Слова коварства и обмана? Кто имя Бога призывалъ? Мятежникъ горъ и Дагестана... Но гдъ отрядъ? Ужели онъ Съ своимъ вождемъ не занятъ славой? Ужель пророкомъ осужденъ Онъ въчно быть надъ переправой И уготовитъ, наконецъ, Себъ страдальческій вънецъ За пиръ послъдній и кровавый, Который дать желаетъ намъ Въ угодность бритымъ головамъ?..

О горе, горе! По Сулаку Вблизи отысканъ новый бродъ, И вождь на гибельную драку Проклятыхъ глуровъ ведетъ. «Бъда!.. Помилуй, ради Бога! Чего ты хочешь, генералъ?..

Пророкъ шутить не будетъ много: Онъ насъ повъсить объщалъ! Пропали мы, пропали гуртомъ... Но онъ не слышитъ, онъ идетъ — И что за чудо? Весь народъ Живой явился подъ Чиръ-Юртомъ!»

Простите, милые друзья, Когда за важностью разсказа Всегда родится у меня, Некстати шутка и проказа! Ей-ей, не знаю, почему Я своевольничать охотникъ, И, признаюсь вамъ, не работникъ Ученой скукъ и уму. Мнъ дума вольная дороже Гарема свътлаго наши, Или почти одно и то же Она — душа моей души. Боюсь, какъ смерти, разныхъ правилъ, Которыхъ, впрочемъ, по нуждъ, Въ моральной жизни и въ бъдъ Благоразумно не оставилъ; Но правилъ тяжкаго ума, Но правилъ чтенья и письма Я не терплю, я ненавижу И, что забавите всего, Не видълъ прежде и не вижу \* Большой утраты отъ того. Я трату съ пользою исчислю, И вотъ что послъ вывожу: Когда пишу, тогда я мыслю Когда я мыслю, то пишу... Скажи же, милый мой читатель И равнодушный судія, Ужель я долженъ, какъ писатель, Измучить скукою себя?..

Ужели день и ночь для славы Я долженъ голову ломать, А для младенческой забавы И двухъ стиховъ не написать?... Мы всъ, младенцы пожилые, Смъшнъе маленькихъ ребятъ, И върь: за шалости бранятъ Одни лишь глупые и злые.

Все тихо въ лагеръ ночномъ. Къ землъ приникнувъ головою, Съ своимъ хранителемъ — ружьемъ Приносить русскій дань покою. Питомецъ сввера и льдовъ, Не зная прихоти и нъги, Вездъ завидные ночлеги Себъ находитъ у враговъ. И сонъ угрюмый надъ ауломъ Летаетъ съ образомъ луны; Одна ръка протяжнымъ гуломъ Тревожитъ царство тишины. О, сонъ лукавый, сонъ опасный, Товарищъ думы и тоски! Тебя привътствуютъ напрасно Сін мятежные враги!.. Отрады сладкаго забвенья Всегда чуждается злодъй, И ты крыломъ успокоенья Съ подругой сердца и ночей Не осънишь его очей! Увы, печальна, одинока, Съ душевной бурей на челъ, Какъ жертва крови и порока, Тантся, бъдная, во мглъ; Она исполнена боязни; Для ней погибъ надежды лучъ: Ей свътлый день за ризой тучъ —

Предвъстникъ гибели и казни... А онъ, убійца юныхъ дней Подруги сердца и ночей, Межъ тъмъ, безсонный, на кинжалъ Лежитъ въ разбойничьемъ завалъ.

Но вотъ ужъ ранняя звъзда
Въ пустыняхъ неба показалась;
Волнистой тънью нагота
Полей и горъ обрисовалась.
Ударилъ звонкій барабанъ;
Завыла пушка въстовая,
И полунощный великанъ
Возсталъ, какъ туча громовая.
Молитва къ Богу, мечъ во длань,
И за начальникомъ отряда
Толпой безстрашною на брань
Валитъ безмолвная громада.

Пъвецъ Гюльнары! Для чего Въ избыткъ сердца моего, Въ порывахъ спльныхъ впечатленій, На зло природъ и судьбъ, Зачъмъ не равенъ я тебъ Волшебнымъ даромъ пъснопъній? Тогда бы кистію твоей, Всегда живой и благородной, Я тронулъ съ гордостью свободной Сердца холодныя людей; Тогда, владыка величавый Перуна, гибели и зла, Изобразилъ бы я дъла Войны жестокой и кровавой: Отважный приступъ христіанъ, Злодъевъ яростную встръчу, Орудій громъ, пальбу и съчу, И смерть, и кровь, и трепетъ ранъ... Изобразилъ бы я страданье

Полуживаго мертвеца,
И жилъ, и членовъ содроганье,
Его послъднее дыханье
И чувства мертваго лица...
Но ты, пъвецъ души и чувства,
Умъя смертныхъ презирать,
Ты намъ не передалъ искусства
Умы и души волновать!
Какъ непонятное явленье,
Исчезло міра изумленье—
Великій геній и поэтъ...
Оспротъвшая природа
И новой Греціи свобода
Въщаютъ намъ: Байрона нътъ!...

Недолго, воины Москвы, Своихъ враговъ искали вы! На заповъданной молитвъ, Съ ружьемъ и шашкою въ рукахъ, Вы ихъ узнали на холмахъ, Давно готовыхъ къ лютой битвъ. Свинецъ летучій, разсыпной Встрвчаетъ рать передовую, И первый разъ въ толпу лихую Направленъ мъткою рукой Ударъ картечи боевой... И разлетелся съ рокотаньемъ Зарядъ чугуннаго жерла, И Салатовецъ съ содроганьемъ Бъжитъ до новаго ходма... Засълъ. Проходитъ ополченье. Кремни стучать, ядро свистить... Защита... натискъ... отраженье... Злодъй разсъянъ и бъжитъ!..

Отрядъ идетъ густой колонной; Но на пути большой оврагъ, Кругомъ завалы; злобный врагъ Изъ-за утесовъ пѣшій, конный, Стрѣляетъ въ цѣль и въ казака; Навстрѣчу гулъ единорога, Картечи, ядра въ смѣльчака— И снова чистая дорога.

Линейный всадникъ впереди, Усачъ съ крестами на груди, Отважный Зассъ его главою: Всегда въ виду, всегда въ огнъ, Подъ нимъ летаетъ конь гусарскій; Передъ полками князь Черкасскій И полководецъ на конъ. Земля трясется; тучи дыма, Жужжанье пули, свистъ ядра, И штыкъ, и сабли, и ура— Приводятъ въ трепетъ мирзаима. Онъ уступаетъ чудесамъ, Клянетъ открытое сраженье И, угрожая въ отступленъъ, Спъшитъ къ заваламъ и стънамъ.

Искусство, сила и природа Слидись, казалось, заодно Въ защиту дикаго народа: И рвы, и насыпь, и бревно, И неприступными рядами, Какъ время, въчныя скалы. Надъ ними вьются временами Одни свиръпые орлы И, съ алчнымъ крикомъ облетая Въ глуби туманной вышины Чиръ-Юртъ и горы Балтугая, Невольно въ жителей страны Вдыхаютъ ужасы войны. Тамъ, укръпясь ожесточеньемъ, Засъли бодрые враги И ожидали въ небреженьемъ Иноплеменные полки.

И вотъ они передъ врагами Съ своими страшными громами Идутъ нетрепетной грядой; Интомцы хищнаго разбоя Огонь открыли роковой, И зашумъла надъ стъной Гроза ръшительнаго боя.

Не видно болъе въ дыму Ни скалъ, ни воиновъ аула; Въ тревогъ приступа, въ шуму, Въ раскатахъ пушечнаго гула Не слышно голоса вождя; Но онъ повсюду, вождь упрямый; Идп впередъ, кидайся прямо Въ огонь свинцоваго дождя -Онъ тамъ, покойный, величавый; Онъ видитъ все; его рука Вамъ указуетъ и врага, И путь давно знакомой славы... Смотрите: вотъ бросаетъ онъ Стрълковъ Бутырскихъ батальонъ Съ крутаго берега Сулака. Пока у варваровъ кипитъ Съ бойцами егерскими драка, Стрълокъ отважный поспъшитъ Тропой невидимой къ оплоту --И врагъ, противной стороной, Увидитъ вдругъ передъ собой Неотразимую пъхоту.

Но бой сильнѣе! Вотъ ядро Разбило твердое ребро Полугранитнаго завала — И изумился суевъръ. Нестрашимый офицеръ, Покорный волъ генерала, Взлетаетъ съ скоростью ядра На вышину другой защиты,

За нимъ друзья его... Ура! Толпы неистовыя сбиты!.. И на завалъ ятаганъ, И разогнутый алкоранъ.

Какое гибельное море
На осажденныхъ пролилось;
И громъ, и трескъ, и горе, горе:
Велънье Мощнаго сбылось!
Бутырцы въ схваткъ рукопашной
На опрокинутой стънъ;
Московецъ — егерь тучей страшной
На новой сбитой сторонъ;
Визжатъ картечи, ядра, пули;
Катятся камни и тъла;
Гремитъ ужасное: Алла!
И пушка русская въ аулъ!..

Кто проникаль въ сердца людей Съ глубокимъ чувствомъ изученья; Кто знаетъ бури, потрясенья — Следы печальные страстей; Кто испыталь въ коварной жизни Ея тоску и мятежи, И послъ слышалъ укоризны Во глубинъ своей души; Кому знакомы месть и злоба — Ума и совъсти раздоръ — И наконецъ при дверяхъ гроба Уничиженія позоръ; Кого обманываль стократно Невърный счастья идеалъ; Кто все ужасно, невозвратно Въ безумства жалкомъ потерялъ; Кто силой опыта измърилъ Земнаго блага суеты, -Тому-бъ страдальцу я повърилъ

Мой унылыя мечты, Мой умъ, мой духъ, воображенье, Подъ залпомъ тысячей громовъ, На трупахъ русскихъ и враговъ, На страшномъ мъстъ пораженья!.. '' Но, ахъ! въ убійственной глуши Едва-ль я самъ не безъ души!..

Все истребляеть, быеть и губить Вездъ бъгущаго врага; Его безпамятнаго рубитъ Кинжалъ и шашка казака. Жестокой местію пылая Въ бою послъднемъ, роковомъ, Его пъхота удалая Сражаетъ пулей и штыкомъ. Дитя безумнаго мечтанья, Надежда храбрыхъ умерла, И падшей гордости стенанья Съ собой въ могилу унесла. Бъжитъ злодъй, несомый страхомъ, За нимъ летучая гроза, И смерти лютая коса Съ своимъ безжалостнымъ размахомъ: Въ домахъ, по стогнамъ площадей, Въ изгибахъ улицъ отдаленныхъ Слъды печальные смертей И груды тёлъ окровавленныхъ. Неумолимая рука Не знаетъ строгаго разбора: Она разитъ безъ приговора Съ невинной дъвой старика И беззащитного младениа; Ей непавистна кровь чеченца, Христовой въры налача — И блещетъ лезвее меча... Какъ великанъ, обънтый думой.

Окрестъ себя внимая гудъ, Стонтъ громадою угрюмой Обезоруженный аулъ. Бойницы, камни и твердыни, И длинныхъ скалъ огромный рядъ, Надежный щитъ его гордыни, Предъ нимъ повержены лежатъ. Ихъ оросили кровью черной Его могучіе сыны, И не подниметъ вътеръ горный Красы погибшей стороны: Оборонительной ствны И стражей воли непокорной... И все въ уныніи кругомъ! Его судья, властитель новый, Въ ущелья горъ за бъглецомъ Теперь несетъ ударъ громовый.

Не воинъ, клявшійся Аллой Разсъять сониъ иноплеменный, Не воинъ битвы дерзновенный, Отважный духомъ и рукой, Полуразсъянный, разбитый, Но въчно грозный для врага, Всегда готовый для защиты, Бъжитъ, грозя издалека Побъдоносному герою, II вдругъ нежданный перевъсъ Даетъ отчаянному бою... Нътъ, воинъ ярости исчезъ Съ своею клятвой на завалъ; Столпы Чиръ-Юртскіе упали Съ утратой славы мусульманъ, И лютой мести ураганъ Вился надъ робкими душами, Въ огнъ потерянныхъ головъ, Нать беззащитными руками Обыкновенныхъ бъглецовъ...

Не тратьте лишняго заряда,
Рои крылатые стрёлковъ:
Для очарованнаго стада
Довольно сабли и штыковъ!
Холмы, утесы и стремнины—
Все непріязненному путь;
Но вслёдъ за нимъ— повсюду грудь
И мечъ торжественной дружины...
За ней отчаянье и стонъ,
И кровь, и смерть со всёхъ сторонъ!

Между крутыми берегами, Всегда обмытыми водой, Шумитъ кипучими валами Кай-Су туманный и съдой. Противникъ въчный русской силы Въ холодной сферв глубины, Не разъ готовилъ онъ могилы Дътямъ полночной стороны. Неукротимый и суровый, Недавно съ яростію новой Онъ оподчался на коней И смълыхъ воиновъ завъта, Когда толпа богатырей На бранный берегъ Магомета Вносила тысячу смертей. Еще подъ каменной скалою Привязанъ счастливый челнокъ, На коемъ раннею порою Вчера пронесся лжепророкъ. Съ какою радостію бурной Волною свътлой и лазурной Онъ лобызаль его края, Дариль, какъ вътеръ, легкимъ бъгомъ И, силу дивную тан, Остановиль его подъ брегомъ. Теперь кипучею волной, Сражаясь съ черными скадами,

Опять шумитъ подъ берегами Кай-Су туманный и съдой...

Уста коварнаго пророка Въщали гибель и обманъ, И обратились силы рока На суевърныхъ мусульманъ. Но что за врикъ, и шумъ, и грохотъ Отъ стънъ Чпръ-Юрта по горамъ. II пули визгъ, и конскій топотъ Гласятъ чудесное волнамъ? Вотъ ближе, ближе! Подъ скалами Кай-Су не плещетъ, не шумитъ; Потомокъ Канна толпами На берегъ въ ужасъ спъшитъ. Кай-Су кипитъ. вздымаетъ волны, Горами хлещетъ въ крутизну, И воинъ бритый - птшій, конный, Стремглавъ слетаетъ въ глубину! За нимъ картечи!.. Воютъ, стонутъ, Плывутъ мятежно, быются, тонутъ Сыны отчаянья и зла... Спаси ихъ, праведный Алла!

О, кто, свиръпою душою Войну и гибель полюбя, Равнина бранная, тебя Обмылъ кровавою росою? Кто по утесамъ и холмамъ, На радость демонамъ и аду, На пиръ шакаламъ и орламъ Разсъялъ ратную громаду? Какой земли, какой страны Герои падшіе войны? Все тихо, мертво надъ волною; Туманъ и миръ на берегахъ; Чиръ-Юртъ съ поникшею главою Стоитъ уныло на скалахъ.

Вокругъ него, на полъ брани Чернъетъ дыму полоса, И смерти алчная коса Сбираетъ горестныя дани...

Приди сюда, о мизантропъ, Приди сюда въ мечтаньяхъ злобныхъ Услышать вопль, увидъть гробъ Тебъ не милыхъ, но подобныхъ! Взгляни, наперсникъ сатаны, Самоотверженный убійца, На эти трупы, эти лица, Добычу яростной войны! Не зришь ли ты на нихъ печати Перста невидимой руки, Запечатлъвшей стонъ проклятій Въ устахъ страданья и тоски? Смотри во мглъ ужасной ночи, Въ ея печальной тишинъ, На закатившіяся очи Въ полубагровой пеленъ... За полчаса ихъ оживляла Безумной ярости мечта; Но пуля смерти завизжала — Въ очахъ суровыхъ темнота. Взгляни сюда, на эту руку: Она дълила до конца Ожесточеніе и муку Ядромъ убитаго бойца. Обезображенные персты Жестокой болью сведены, Окаментлые - отверсты, Какъ ледъ сибирскій, холодны... Вотъ умирающаго трепетъ: Съ кровавымъ черепомъ старикъ... Еще издаль протяжный лепеть Его коснъющій языкъ... Духъ жизни въетъ и проснудся

Въ мозгу разсъченной главы... Чернъетъ... вздрогнулъ... протянулся — И нътъ поклонника Аллы...

Повсюду жертвою погони, Во прахъ всадники и кони, И нагруженныя арбы, И побъдителямъ на долю Вездъ разсъяны по полю Мятежной робости дары: Кинжалы, шашки, пистолеты, Парчи узорныя, браслеты И драгоцънные ковры.

Чрезъ долы, горы и стремнины, Съ челомъ отваги боевой, Идутъ торжественной тропой Къ аулу русскія дружины, За ними вслъдъ — игра судьбы — Между гранеными штыками, Влачатся грустными толпами Иноплеменные рабы.

Возставъ надъ въчною могилой, Въ послъдній разъ издалека Чпръ-Юртъ, пустынный и унылый, Встръчаетъ грознаго врага. Сверкаетъ, пышетъ бурный пламень; Утесы вторятъ трескъ и гулъ, И указуютъ пеилъ и камень, Гдъ былъ разбойничій аулъ...

Когда воинственная лира,
Громовый звукъ печальныхъ струнъ,
Забудетъ битвы и перунъ
И воспоетъ отраду мира?
Или задумчивый итвецъ,
Обманутъ сладостною думой.
Всегда печальный и угрюмый,
Найдетъ во браняхъ свой конецъ?



# 1833.

# ГЕРМЕНЧУГСКОЕ КЛАДБИЩЕ.

последній разъ румяный день

Мелькнулъ за дальними лъсами, 🖄 И ночи пасмурная тънь Слилась уныло съ небесами. Все тихо, мертво; все гласитъ Въ природъ часъ успокоенья... И онъ насталъ: не воскреситъ Ничто минувшаго мгновенья. Оно прошло, его ужъ нътъ Для добродътели и злобы! Пройдутъ мильоны новыхъ летъ, И съ каждымъ утромъ новый свътъ Увидитъ то же: жизнь и гробы! Одинъ мудрецъ, въ кругу людей, Уму свободному послушный, Всегда покойный, равнодушный, Среди волненій и страстей, Живетъ въ покоъ безмятежномъ Высокимъ чувствомъ бытія:

Въ грозъ, въ несчастьъ неизбъжномъ, Въ завидной долъ, затая Самолюбивое мечтанье, Онъ, какъ безплотное созданье. Себъ правдивый судія. Въ предълахъ нравственнаго міра, Свершая тихій періодъ, Какъ скальда съвернаго лира, Онъ звукъ согласный издаетъ, Журчитъ и льется безпрерывно, II исчезаетъ въ тишинъ. Какъ ароматъ Востока дивный Въ необозримой вышинъ. Цари, героп, рабъ убогій, — Одинъ готовъ для васъ удълъ! Цвътущей, тъсною дорогой Кто миновать его умълъ? Какъ много зла и въродомства Земля могучая взяла! Хранитъ правдивое потомство Одни лишь добрыя дъла... Не вы ли, дикія могилы, Останки жалкой суеты, Повергли въ грустныя мечты Мой духъ угрюмый и унылый? Что значатъ длинные ряды Высокихъ камней и кургановъ, Въ часы полуночи нъмой Стоящихъ мрачно предо мной Въсырой обители тумановъ? Зачъмъ чугунное ядро, Убійца Карла и Моро, Лежитъ во прахъ съ пирамидой Надъ гробомъ юной давы горъ? Ея давно потухшій взоръ Но оскорбится сей обидой... Кто въ свъжій памятникъ бойца

Направиль ужасы картечи? Не отвращаль онъ въ вихръ сѣчи Отъ смерти грознаго лица. И кто-бъ онъ ни былъ — воинъ чести Или презрънный изъ враговъ — Надъ царствомъ мрака и гробовъ Равно ничтожно право мести!

Сверкаетъ полная луна Изъ тучъ багровыми лучами. Я зрю: вокругъ обагрена Земля кровавыми ручьями. Вотъ трупъ холодный, вотъ другой На рубежъ своей отчизны. Здъсь — обезглавленный, нагой; Тамъ - безъ руки страдалецъ жизни; Тамъ груда тълъ... Кладбище, ровъ, Мечети, сакли - все облито Живою кровью; все разбито Перуномъ тысячи громовъ... Гдъ я? Зачъмъ воображенья Неограниченный полетъ Въ мъста ужаснаго видънья Меня насильственно влечетъ? Я очарованъ!... Сонъ тревожный Играетъ мрачною душой... Но пуля свищетъ надо мной... Злодъи близко... Ужасъ ложный Съ чела горячаго исчезъ... Объятый горестною думой, Смотрю разсвянно на лвсъ, Гдъ врагъ, свиръпый и угрюмый, Смънивъ покой на заговоръ, Таитъ свой немощный позоръ; Смотрю на жалкую ограду Неукротимыхъ бъглецовъ, На ихъ мгновенную отраду

Отъ изыскательныхъ штыковъ, -На русскій станъ, воспоминаю Минувшей битвы гулъ и звукъ, И съ удивленіемъ мечтаю: О, воинъ горъ, о Герменчугъ! Давно ли пышный п огромный, Среди завистливыхъ враговъ, Ты процвъталь, подъ тънью скромной Очаровательныхъ садовъ? Рука, ръшительница боевъ, Неотразимая въ войнъ, Тебя ласкала въ тишинъ, Съ великодушіемъ героевъ. Но ты, въ безумствъ роковомъ, Возсталъ подъ знаменемъ гордыни --И предъ карающимъ мечемъ Склонились дерзкія твердыни... Покровъ упалъ съ твоихъ очей; Открыта бездна заблужденій. Смотри, сквозь зарево огней, Сквозь черный дымъ твоихъ селеній --На плодъ коварства и измънъ! Не ты ли, яростный, у ствиъ, Передъ ръшительною битвой, Клялся вечернею молптвой Разсвять сонмы христіанъ, И беззащитному семейству Передаваль въ урокъ злодъйству Свой утъшительный обманъ? Ты ждалъ громоваго удара; Ты вызываль твою судьбу --И пепелъ грознаго пожара Ръшилъ неравную борьбу!... Иди теперь, иди къ несчастнымъ: Разсъй ихъ робость и тоску, И мсти отчаньемъ ужаснымъ Непобъдимому врагу!

И спросять жены, спросять дъти Тебя съ волненіемъ живымъ: «Гдъ наши сакли, гдъ мечети? «Веди насъ къ милымъ и роднымъ!» И ты отвътишь имъ: «Родные «Лежатъ, убитые, въ пыли, «А ихъ доспъхи боевые «На вояхъ вражеской земли. «Удълъ младенца — безъ покрова «Дълить страданье матерей; «Пріютъ нашъ — темная дуброва; «Замъна братьевъ и друзей — «Толпа голодная звърей!...» И заглушитъ тогда стенанье Жестокосердыя слова, И упадетъ на грудь въ молчаньъ Твоя преступная глава; И, движимъ грустію мятежной, На мигъ чувствительный отецъ -Ты будешь ръчью безнадежной Тушить съ заботливостью нѣжной Боязнь неопытныхъ сердецъ! То снова пылъ ожесточенья Въ душъ суровой закипитъ, И надъ главою ополченья Свинецъ разбойничьяго мщенья Изъ-за кургана просвиститъ... А грозный станъ, необозримый, Теряясь въ ставкахъ и шатрахъ, Стоитъ покойный, недвижимый, Какъ исполинъ, на двухъ ръкахъ. Великій духомъ и дълами, Фіаль щедроты и смертей, Пришелъ онъ съ русскими ордами Возстановить права людей, Права людей — права закона, Въ глухой, далекой сторонъ,

Гдъ звъзды съвернаго трона Горять въ туманной вышинъ. Его вожди... Скрижали чести Давно хранятъ пхъ имена! Труба презрительная лести Не пробуждаетъ времена; Но голосъ славы, племена — Отважный Галлъ, Османъ надменный, Поклонникъ ревностный Али, Кавказъ, Сарматъ ожесточенный — Имъ приговоръ произнесли!.. Онъ святъ!.. Языкъ врага отчизны Свободенъ, смълъ, красноръчивъ: И славный Поръ, безъ укоризны, Былъ къ Александру справедливъ. Вотъ эти славныя дружины, Питомцы брани и побъдъ! Гдъ солице льетъ печальный свътъ, Гдъ бездны, горы и стремнины, Гдъ боязливая нога Едва ступаетъ съ изумленьемъ, — Вездъ съ крылатымъ ополченьемъ Следы граненаго штыка... О Герменчугъ, народъ жестокій, Народъ, свой пагубный тпранъ! Когда предъ истиной высокой Исчезнетъ жалкій твой обманъ? Когда, признательныя очи Обмывъ горячею слезой, Ты дружбу сына полуночи Оцънишь гордою душой?..

Покойно все. Между шатрами Кой гдъ мелькаютъ огоньки; Съ ружьемъ и пикой за плечами Кой-гдъ несутся казаки; Разводятъ цъпи и патрули,

Смвняють бодрыхь часовыхь, И визгъ измъннической пули Въ дали тапиственной затихъ... И, вновь объятый тишиною, Подъ кровомъ ночи дремлетъ станъ, Пока съ грядущею зарею Отгрянетъ съ пушкой въстовою Въ горахъ окрестныхъ барабанъ; Зажжется яркая денница На склонъ пасмурныхъ небесъ: Пробудитъ утренняя птица Веселымъ пъньемъ сонный лъсъ; Обвъетъ духъ отрадной жизни Могучій сонмъ богатырей. И дикій видъ чужой отчизны Предстанетъ въ блескъ для очей. О, сколько бурныхъ впечатлъній, На полъ брани роковой, Проснутся въ памяти живой Побъдоносныхъ ополченій! Минувшій день, минувшій громъ, Раскаты пушечнаго гула, Картины гибели аула, Пальба и съча, прахъ столбомъ, И визгъ, и грохотъ, и моленье, И саблей звукъ, и ружей блескъ, Бойницъ, заваловъ, саклей трескъ -Все воскреситъ воображенье... Вотъ снова царствуетъ, кипитъ Оно въ кругу знакомой сферы... Ура отважное гремитъ... Бъгутъ ва приступъ гренадеры, Долины мирныя Москвы Давно забывшіе для славы; Они безстрашно въ бой кровавый Несутъ отважныя главы. На ровъ, на валъ, на ярость встрвчи,

Подъ вихремъ огненныхъ дождей, На пули, шашки и картечи Летять по манію вождей. Ни крикъ, ни вопли, ни стенанье, Ничто отдельно не гремитъ; Одно протяжное жужжанье, Разлившись въ воздухъ, гудитъ. Окопы сбиты... Врагъ трепещетъ, Сопраетъ силы, грянулъ вновь, Бъжитъ, разсъялся — и хлещетъ Ручьями варварская кровь... Повсюду смерть, гроза и мщенье... Пируютъ буйные штыки; Вездъ разносятъ истребленье Неотразимые полки! Тамъ егерь, старый бичъ Кавказа, Притекъ отъ Кура на Аргунъ Метать свой гибельный перунъ: А тамъ летучая зараза, Неумолимый Карабахъ, Съ кривою саблею въ рукахъ, Какъ черный духъ, мелькаетъ, рубитъ Ожесточеннаго бойца И опрокинутаго губитъ Стальнымъ копытомъ жеребца. Куртинъ, казакъ и персіянинъ, Свиръпый турокъ, христіанинъ, Пришельцы дальней стороны, Краса грузинскихъ легіоновъ — Все пало тучею драконовъ На чадъ разбоя и войны... И все утихло: гласъ молитвы Въ дыму, надъ грудой братнихъ тълъ И шумъ, и стонъ, и грохотъ битвы... Осталась память славныхъ дёлъ!

Одинъ, подъ ризою ночною, Въ туманъ влажномъ и сыромъ, Съ моей подругою - мечтою Сижу на камиъ гробовомъ. Не крестъ — символъ души скорбящей — Стоитъ надъ чуждымъ мертвецомъ: Онъ славенъ гибельнымъ мечемъ, А мечъ — символъ его грозящій. Быть можетъ, твнь его паритъ, Облекшись въ бурю, надо мною, И невидимою рукою Пришельцу дерзкому грозить; Быть можетъ, въ битвъ оживляла Она отчизны бранный духъ И снова къ мести призывала Сокрытый въ пеплъ Герменчугъ.

# ВИДЪНІЕ БРУТА.

петъла ночь въ красъ печальной На Филиппинскія поля; 🕻 Послъдній лучъ зари прощальной Впила холодная земля. Между враждебными шатрами Народа славы и войны Туманъ стущенными волнами Разнесъ отраду тишины. Тревоги ратной гуль мятежный, Стукъ копій, броней и мечей Умолкъ: кой-гдъ въ дали безбрежной Мелькаетъ зарево огней: Протяжно стонетъ конскій топотъ, И, замирая въ тьмъ ночной, Сливаетъ эхо звучный ропотъ Съ отзывомъ стражи боевой. И тихо все... Судьба вселенной Погружена въ глубокій сонъ; Одинъ булатъ окровавленный Предпишетъ съ утромъ ей законъ. Но чей булать окровавленный? Святой защитникъ вольныхъ странъ, Или поносный и презрънный — Булать — убійца сограждань? Погибнетъ сонмъ тріумвирата, Или, презръвши долгъ и честь, Готовитъ римлянинъ для брата Позоръ и цезарскую месть? Все спитъ. Ужасная минута... Ужель зловъщій, тяжкій сопъ Смыкаетъ также очи Брута?

Ужель не бодрствуетъ и онъ? О, нътъ, волнуясь жаждой боя, Въ его груди пылаетъ кровь: Въ его груди, въ душъ героя Горить къ отечеству любовь!.. Во тьмъ полуночи глубокой, Угрюмъ, задумчивъ и унылъ, Подъ кровомъ ставки одинокой, Онъ безотрадно опочилъ. Но сна вотще искали въжды: Предчувствій горестныхъ толна, И отдаленныя надежды, И своенравная судьба — Его насильственно терзали; Онъ ждалъ, онъ видълъ море бъдъ -За думой черной налетали Другія черныя во следъ. То жертва сильныхъ впечатлъній; Въ волненьъ памяти живой, Онъ воскрешаль угасшій геній, Судьбу страны своей родной: Онъ пробъгалъ картины славы, Тъ достопамятные дни, Когда Римъ, гордый, величавый, Былъ удивленіемъ земли, --Когда Камиллы, Сципіоны Дробили въ гнъвъ роковомъ Составы царствъ, крушили троны Народной вольности мечемъ,-Когда рождались для потомства Сцеволы, Регулъ, Цинцинатъ — Когда былъ Римъ безъ въроломства Свободной бъдностью богатъ... То снова, въ вихрь переворотовъ Проникнувъ съ тайною тоской, Онъ видълъ гибель патріотовъ Надъ ихъ потупленной главой:

Раздоры Марія и Силлы, Какъ бурный нравственный потопъ, Разрушивъ щитъ народной силы, Повергли Римъ въ кровавый гробъ; Два солнца Рима, два злодъя Въ крови отчизны возросли — Помпей и Цезарь... Прахъ Помпея Съ гражданской жизнью погребли... Лепидъ, Октавій, Маркъ-Антоній Судьбы заутра изрекутъ: Или владычество на тронъ, Или свободный Римъ и Брутъ.

- «Глава, десница заговора, Я первый вольность пробудиль, Я первый генія раздора, Завоевателя Босфора, Отца и друга умертвилъ. Ничтожный, робкій сонмъ сената Моей надеждъ измънилъ И предъ мечемъ тріумвирата Кольна рабства преклонилъ... Позоръ мужей, позоръ вселенной, Тебя проклятіе въковъ Постигнетъ тънью раздраженной Въ предълахъ смерти, въ тьмъ гробовъ! Звучать, о Римъ, твои оковы; Безгласенъ доблестный народъ, Но. Римъ, отметители готовы: Тарквиній, часъ твой настаеть! Ударить онъ, сей въстникъ казни, Его зловъщій, грозный бой, Отгрянетъ съ ужасомъ боязни Въ серцахъ отваги роковой!.. Последній разъ поля отчизны Я потоплю въ крови родной, II кликъ безумной укоризны

Иль голосъ славы вѣковой Предастъ потомкамъ дальнимъ повѣсть О битвѣ будущаго дня, И пощадитъ, быть можетъ, совѣсть Убійцы друга и царя!>

Такъ вождь свободныхъ ополченій Мечталь въ порывъ бурныхъ думъ; Такъ заглушалъ змёю мученій Тоску души высокій умъ... Густветъ ночь; между шатрами Молчанье мертвое и сонъ; Луна закрыта облаками; Герой въ забвенье погруженъ: Онъ жаждетъ сна, смыкаетъ очи... Но вдругъ глухой, протяжный гулъ. Въ священномъ царствъ полуночи, Какъ вихорь, ставку размахнулъ. Колоссъ огромнаго призрака Изъ тучи воздуха растетъ И въ ризв ужаса и мрака Очамъ героя предстаетъ. Безстрашный видить и трепещеть: Предъ нимъ убійственный кинжалъ... Извлекъ его, отмститель блещетъ — Шатеръ раздался, духъ пропалъ... «Такъ я узналъ... Мой злобный геній! «Онъ все ръшилъ, онъ все сказалъ! «Конецъ несчастныхъ покушеній!..»

Депь битвы пагубной насталь; Шумять знамена бранной чести — Тріумвирать непобъдимь, И сынь отваги, воинь мести Свободный паль за падшій Римь.



# 1834.

## КОРІОЛАНЪ.

### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Римъ.

I.

ыла страна подъ небесами, Была великая страна — Страна чудесъ... Но времена Враждуютъ странно съ чудесами! Быль градъ, любимый градъ боговъ, -Но ужъ давно предълы міра Освободились отъ кумира Племенъ, народовъ и въковъ... Онъ палъ - сперва, какъ девъ свободный, Потомъ, какъ воинъ благородный, Потомъ, какъ рабъ! Съ лица земли Онъ не исчезъ отъ укоризны; Но душенъ воздухъ той отчизны, Гдъ славу предковъ погребли, -И, жертва общаго презранья, Съ тъхъ поръ на мъстъ преступленья

Онъ, какъ измученный злодъй, Обезображенный страданьемъ, Лежить покрытый поруганьемъ, Въ виду безжалостныхъ людей. Безъ утвшенья и безъ силы, Лишенный чувствъ и оборонъ, Какъ лобызаніемъ Далилы Обезоруженный Самсонъ, --Онъ недвижимъ во сиъ глубокомъ, И филистимская вражда Стоить въ веселіи жестокомъ Надъ ложемъ смерти и стыда... И залегла надъ нимъ сурово Непроницаемая мгла ---И долго чернаго покрова Не сгонитъ день съ его чела! И что-жъ? Не будетъ листъ увядшій Цвъсти опять между вътвей, И горній духъ, однажды падшій, Не воскреситъ минувшихъ дней!

#### II.

Онъ спитъ... Но кто не впдълъ бури, Когда, свиръпа и грозна, Она, какъ черная волна, Мрачитъ и топитъ блескъ лазури? О, такъ на лонъ тишины, Надъ этой въчною могилой Кумира славной старины, Летаютъ, вьются съ чудной сплой Былаго тягостные сны! Такъ благодатная десница Всегда таинственной судьбы Еще хранитъ твои столпы, О, Римъ, всемірная столица! И, какъ бездътная орлица,

Она витаетъ надъ тобой, И грустно ей разстаться съ славой, Съ твоей погибшею державой, Теперь забвенною рабой!.. И между тъмъ, какъ сонъ печальный Тебя сурово тяготитъ, Она улыбкою прощальной Съ тобой безмолвно говоритъ... И рой видъній, то прекрасныхъ, Подобно утренней звъздъ, То величавыхъ, то ужасныхъ, Страшнъй порока въ наготъ, Тебя лелветь безпрерывно, Какъ мать любимое дитя, Иль, свъжей памятью шутя, Наводитъ страхъ и ужасъ дивный На трупъ холодный и немой Твоей гордыни роковой...

### III.

И въ влажномъ облакъ тумана Рисуетъ онъ передъ тобой Перстомъ волшебнымъ некромана: И твой воинственный разбой, И безпокойное гражданство, И духъ безумныхъ мятежей, И кровь согражанъ, и тиранство Среди народныхъ площадей. Фабрицій, Регуль, тріумвиры, Трибуны, консулы, порфиры, Въ громахъ и прежней красотъ, Борясь съ свиръпыми въками, Встаютъ и, пышными рядами Мелькая ярко въ темнотъ, Приносять дань твоей мечтъ... И видишь живо ты мильоны

Своихъ народовъ и рабовъ, Свои когорты, легіоны, Подъ тънью тысячей орловъ, И океанъ, обремененный Громадой черныхъ кораблей, И міръ, кольнопреклопенный Предъ Капитоліей твоей, И все, и все, что обожали Съ глухимъ проклятьемъ племена, Что безусловно освящали Своимъ полетомъ времена, -Все видишь ты, и, изнуреннный Ужасной мукой Прометей, Ты, будто вновь одушевленный Картиной славы прежнихъ дней, -Ты, можетъ быть, въ тоскъ безсильной Желаешь быстро перервать Твой сонъ лукавый, сонъ могильный, И съ новой яростью возстать? Но - безотрадныя надежды!.. Прошли года — пройдутъ года, И смертью скованныя въжды Не разомкнутся никогда!...

### IV.

Ты паль! Ты умеръ для потомства! Ты груда камней для земли! Съкиры зла и въроломства Твои оплоты потрясли! Нътъ Рима, нътъ — и невозвратно... И съ полунощной тишиной Одна лишь тънь его превратно Дрожитъ надъ Тибрскою волной!.. Исчезли цирки, пантеоны, Дьорцы Нерона и сенатъ, И императорскіе троны, И анархическій булатъ...

И тамъ, на площади народной, Гдв, въ буйномъ гнввв трепеща. Взываль Антоній благородный Къ друзьямъ кроваваго плаща, --Гдъ защитилъ народъ свободный Своихъ тирановъ отъ мечей, И, наконецъ, окровавленный, Склонился выей, изнуренный, Подъ иго хитрыхъ палачей \*, — Тамъ тихо все! Умолкли битвы!... Лишь въкъ иль два тому назадъ, Бывало, теплыя молитвы То мъсто громко огласять, Когда въ угодность Кајафв \*\*, При звукъ бубновъ и роговъ, Въ великолъпномъ автодафе Сжигали злыхъ еретиковъ...

V.

Теперь же, въ Ромуловой сферъ Костры живые не трещатъ — Зато прекрасно Miserere Поетъ плънительный кастратъ, — И если страннику угодно Имъть услужливыхъ друзей, Его супругу благородно Проводитъ ловкій чичизбей...

\* Тріумвировъ. А. П.

-∞-

<sup>\*\*</sup> Подъ именемъ Кајафы здѣсь разумѣется верховный инквизиторъ. А. П.

### ГЛАВА ВТОРАЯ.

# Изгнанникъ.

I.

Кто видёлъ надъ брегомъ туманнаго моря Въкамъ современный, огромный утесъ, Который, съ волнами кинучими споря, На брань вызываетъ ихъ бурный хаосъ? Стоптъ недвижимый, надъ черной могилой, -Но воютъ и плещутъ буграми валы; Свиръпое море съ невъдомой силой Обмыло гранитныя ребра скалы, Обрушилось, пало холодной гееной, Тяжелой громадой на вражье чело --Сорвало, разбило — и лавой надменной Въ пучину съдую, какъ вихрь, унесло! Тъ волны, то море — народная сила; Скала — побъжденный народомъ герой! На полъ отваги судьба довершила Насильства и славы торжественный бой...

### II.

Смотрите: бунтуютъ безумныя страсти; Неистово блещетъ крамольный перунъ; Священный останокъ утраченной власти Громитъ безотвътно могучій трибунъ. Мятежъ своевольный и ярые клики Возникли въ отчизнъ великихъ мужей: Патрицій, и воинъ, и рабъ полудикій, Враждуютъ на стогнахъ отцовъ и дътей; И шумъ, и смятенье въ приливъ народа... «Сенатъ и законы!» — «Мечи и свобода!» Взываютъ и вторятъ въ суровыхъ толпахъ.

«Но слава, побъды, заслуги и раны?»

— Изгнанье злодъю! Погибнутъ тираны!

Мы вмъстъ сражались и гибли въ бояхъ!—

И глухо мечи застучали въ ножнахъ...

«Давно ли онъ принялъ отъ гордаго Рима
Зеленый вънокъ, украшенье вождей?»

— Изгнанье, изгнанье! Видна діадима
Въ зеленомъ вънкъ изъ дубовыхъ вътвей! \*

И долго торжественный голосъ укора,

Мъщаясь съ проклятьемъ, въ народъ гремълъ,

И жребій изгнанія — жребій позора
Достался безстрашному мужу въ удълъ!..

### III.

Доволенъ и грозенъ неправедной сплой, Народъ удалился отъ мъста суда, И городъ веселый, и городъ унылый Покрыдся завъсою тьмы и стыда... Но кто, окруженный толпою ревнивой, Подъ върной защитой булатныхъ мечей — Покоенъ и важенъ, какъ царь молчаливый -Идеть передъ сонмомъ враговъ и друзей? Волнистыя, длинныя перья шелома Клубятся и вьются надъ блёднымъ челомъ, Гдъ грозныя тучи, предвъстницы грома, Какъ будто таятся во гробъ нъмомъ, -И око, обвитое черною бровью, Сверкаетъ и пышетъ, какъ день на заръ, -И станъ величавый, и, жаркою кровью Неръдко увлаженный, мечъ при бедръ, Блестящій въ изгибахъ суровой одежды, -Онъ гордо проходить предъ буйной телпой, -И мнится — и злобу, и месть, и надежды Великаго Рима уносить съ собой...

<sup>\*</sup> Народные трибуны, обвиняя Коріолана во многихъ преступленіяхъ противъ отечества, уличали его также въ домогательствъ верховной власти. А. П.

### IV.

Ужъ поздно... Тарпея, какъ тънь великана, Сокрыла съдую главу въ облакахъ, И тихо слетаетъ на землю Діана, Въ серебряной мантіи, въ яркихъ звъздахъ. Часы золотые! Отрадное время!.. Вамъ жертву приноситъ поклонникъ суетъ -Лишь съ сумракомъ ночи забудетъ онъ бремя Лушевной печали и тягостныхъ бъдъ. Въ глуби эмпирея, на небъ эмальномъ Звъзда молодая блестить для него, И сонъ благотворный, на ложъ страдальномъ, Согрветъ облитое хладомъ чело, -И послъ на муку знакомаго ада, На радость и горе, на жизнь и тоску, Навъетъ волшебная ночи прохлада, Быть можеть, навъкъ гробовую доску!..

#### V.

Одълась туманною мглою столица; Мятежныя площади спять въ тишинъ. Вдали промелькаетъ, порой, колесница, Иль всадникъ суровый на быстромъ конъ; Ночныя бестды, румяныя дтвы Замътны, порою, въ роскошныхъ садахъ, И слышны лобзанья, и смѣхъ, и напъвы, -И рядомъ темницы, и вопли въ цёпахъ! И ръдки на улицахъ робкія встръчи, И голосъ укора, и ропотъ любви — Плащи и кинжалы, смертельныя съчи, Мольба и проклятья, и трупы въ крови... И спова молчанье... Какъ будто изъ Рима Возникло песчаное море степей... Безоблачно небо; луна недвижима Въ пространствъ глубокомъ воздушныхъ зыбей.

### VI.

У храма, подъ тънью душистой оливы, Внезапно нарушенъ священный покой: То робкія жены — ихъ взоръ боязливый Наполненъ слезами и дышетъ тоской, Одна — молодая, въ печали глубокой. Какъ ландышъ весенній, бъла и нъжна: Другая — лътами и грустью жестокой Могилъ холодной давно суждена. Предъ ними, закрытый волнистою тогой, Въ пернатомъ шеломъ, въ бронъ боевой — Невъдомый воинъ, унылый и строгій, Стоптъ безъ отвъта съ поникшей главой. И тяжкая мука, и плачъ, и рыданье, Подъ сводами храма въ отсвъченной мглъ, -И видны у воина гитвъ и страданье, И тайная дума, и месть на челъ. И вдругъ, изнуренный душевнымъ волненьемъ, Какъ будто воспрянувъ отъ долгаго сна, Какъ будто испуганъ ужаснымъ видъньемъ: «Прости же», сказаль онь, «родная страна! Простите сыны знаменитой державы, Которой побъды, и силу, и честь Мрачитъ и пятнаетъ, на поприщъ славы, Народа слъпаго безумная месть! Я правъ и свободенъ! Я гордой отчизнъ Принесъ дорогую, священную дань — Младыя надежды заманчивой жизни, И сердце героя, и кръпкую длань. Не я ли, могучій и дёломъ, и духомъ, Ръшалъ многократно сомнительный бой? Не я ли наполнилъ Италію слухомъ О генін Рима, враждуя съ судьбой? И гдъ же награда? Народъ благодарный, Въ минутномъ восторгъ, вождя увънчалъ — И вновь, увлеченный толпою коварной,

297

Его же свиръпо судилъ и изгналъ!
Простите-жъ сыны знаменитой державы,
Которой побъды, и силу, и честь
Мрачитъ и изтнаетъ, на поприщъ славы,
Народа слъпаго безумная месть!..»

### VII.

Протяжно гремъли суровые звуки И глухо исчезли въ ночной тишинъ; Но голосъ прощанья, въ минуты разлуки, Опять пробудился, какъ пепелъ въ огнъ. «Свершилось, свершилось! О, мать и супруга! Мит дорого время, мит дорогъ позоръ! Примите-жъ въ объятія сына и друга -Его изгоняетъ навъкъ приговоръ... Гдъ дъти изгнанника? Дайте скоръе Разстаться съ чертами роднаго лица -О, пусть лобызають младенцы нъжнъе Устами невинными очи отца! Пусть, юныя души, дыханье обиды Въ груди благородной навъкъ затаятъ, -И ивкогда гордо кинжалъ Немезиды Забвенному праху отца посвятять!..» И вопль, и рыданья... Горячихъ объятій Не слышить, не чувствуеть гордый герой-Свободенъ... и скрылся отъ гражданъ и братій, Какъ левъ, уязвленный пернатой стрълой...



# ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

# Врагъ.

Ι.

Пробудился геній славы: Изъ объятій тишины, Потекли на пиръ кровавый Брани гордые сыны!

«Кто-жъ вы?...» Яростные клики Раздались какъ гулъ морей... Не возсталь ли Римъ великій На народовъ и царей? Не во гиввъ-ль, онъ суровый Изрекаетъ приговоръ И даруетъ имъ оковы И блистательный позоръ?.. Нътъ!.. Ръшитель дивныхъ боевъ -Странъ далекихъ не громитъ — Надъ отечествомъ героевъ Туча грозная виситъ. Пали, пали легіоны Приносившіе законы На булатныхъ лезвеяхъ, --И безстрашно окружила Разрушительная спла Самый Римъ, въ его ствнахъ!.. Кто же смълый искуситель Повелительной судьбы, Вашъ опасный притеснитель, Ига римскаго рабы?...

П.

Раздавался гулъ громовый; Полуночная гроза Блескомъ молніи багровой Озаряла небеса; Надъ туманною ръкою Древній Анціумъ \* дремалъ И угрюмой тишиною Мирныхъ жителей къ покою

<sup>\*</sup> Анціумъ — городъ Вольсковъ, въ которомъ Коріоланъ, послѣ изгнанія его изъ дома, нашелъ сильное покровительство. А. П.

Благосклонно призывалъ Племя славнаго народа, Кръпкій городъ охранялъ: Тамъ отважная свобода, На границахъ рубежей, Берегла отъ утъсненій Кровожадныхъ покольній Цвътъ воинственныхъ мужей; Тамъ она на полъ чести, Въ самой гибели жива — Разливала ужасъ мести За великія права. Часто сильныя дружины Приходили на равнины Плодоносной стороны; Но тогда миролюбивый Обожатель тишины Покидалъ златыя нивы И отцовъ завътный плугъ, И стремился горделиво На призывный трубный звукъ. Непреклонный, безпощадный, Онъ пришельца поражалъ — И въ тъни лъсовъ отрадной Грозный подвигь воспеваль...

### III.

Тщетно Римъ неодолимый Вызывалъ на лютый бой Сына родины любимой, Стража вольности святой. Лишь одинъ герой могучій Прошумълъ, какъ вихрь летучій, На убійственныхъ поляхъ: Онъ покрылъ костями долы, И упали Коріолы Передъ воиномъ во прахъ.

Но народъ самодержавный Осудилъ его безславно На изгнанье и позоръ, И безъ тайной укоризны Произнесъ красъ отчизны Ненавистный приговоръ... Благородный побъдптель, Удивленье чуждыхъ странъ, Обвиненъ, какъ притъснитель Легкомысленныхъ гражданъ; И теперь въ суровой долъ, Грустной думой удрученъ, Можетъ быть, на бранномъ полъ Ищетъ смерти, жаждетъ онъ Позабыть несправедливый И блуждающій ревниво По слъдамъ его законъ...

### IV.

Городъ Вольсковъ остипла, Какъ холодная могила, Въ шумъ бури тишина, И подъ кровлею надежной Мирный житель безмятежно Предавался нъгъ сна. Въ это время кто-то, строенъ, Безоруженъ, но покоенъ, Гость невъдомый вступалъ Въ градъ и пышные чертоги, Гдъ глава народа — строгій Старецъ Аттій обиталъ. Въ мрачной думъ вождь верховный, Послъ тягостнаго дня, Одинокъ сидълъ безмолвно У отраднаго огня. Все вокругъ его дышало

Незабвенной стариной И невольно вспоминало Славу жизни молодой: Шлемы, панцыри и латы, И тяжелые булаты, Иззубренные въ бояхъ, Передъ нимъ въ отцовской съни Отсвъчались на стънахъ — И порой, какъ будто тъни, Трепетали на гробахъ.

V.

Охранитель беззащитныхъ, Раболъпственныхъ владыкъ, Онъ на битвахъ кроволитныхъ Былъ отваженъ и великъ; Самъ орелъ Капптолійскій Рогъ гордыни Италійской, Для тирановъ роковой, Не возмогъ стереть кичливо Надъ его вольнолюбивой, Серебристой головой \*. Только разъ онъ, въ вихръ боя, Паль разбитый и отъ ранъ; Но тогда его, героя, Побъдилъ Коріоланъ. Это имя было казнью Въ непокорныхъ племенахъ очнево оончествен со И Повторялось на устахъ;

<sup>\*</sup> Да простять мнв, изъ уваженія къ памяти Коріолана, поэтическую вольность, съ которой приписаль я много редкихъ достоинствъ едва известному по исторіи — Аттію Туллу. Коріоланъ достоинъ быль иметь знаменитаго соперника на поприїде славы. А. П.

Это имя ужасало И народы, и царей, И, какъ буря, навъвало Хладъ на души матерей...

### VI.

Старый вождь сидълъ угрюмо Передъ тлъющимъ огнемъ И леталь печальной думой Въ невозвратномъ и быломъ. Вдругъ, въ мечтаніп глубокомъ, Изумленъ и недвижимъ, Видитъ онъ: въ плащѣ широкомъ Чуждый воинъ передъ нимъ. Скрыты взоръ его и лъта; Онъ безмолвенъ и суровъ, И садится безъ привъта Подъ защитою боговъ. Поняль Аттій горделивый Гостя чуднаго, безъ словъ — То языкъ красноръчивый Запоздалыхъ пришлецовъ.

# Аттій.

Не порою ли ненастной,
Незнакомецъ, ты гонимъ?
Здъсь, подъ кровлей безопасной,
Будешь здравъ и невредимъ.
Отъ измъны, отъ булата
Сохранитъ тебя судьба,
И на путь тебъ я злата
Приготовлю и раба.
Но скажи мнъ: кто ты, странникъ?
Изъ какихъ далекихъ странъ?

## Незнакомецъ.

Я изъ Рима — я изгнанникъ! Я — твой врагъ Коріоланъ!..

### VII.

Онъ встаетъ... Какая встръча! Если-бъ яростная съча Ихъ неистово свела, Если-бъ лаврами обвитыхъ, Двухъ героевъ знаменитыхъ На погибель обрекла, -О, тогда и громъ, и бури Засверкали-бъ на лазури Ихъ убійственныхъ мечей, И сразились бы стихіи, А не воины лихіе, Предъ мильонами очей. Но теперь - одинъ, великій, Безъ покрова и друзей, У могучаго владыки Необузданныхъ мужей, Ищетъ съ гордостью свободной: Или жизни благородной, Или смерти, какъ злодъй.

# Коріоланъ.

Аттій! Рокъ меня коварный Справедливо погубилъ — Слишкомъ Римъ неблагодарный, Слишкомъ много я любилъ! Онъ изгналъ меня... Я снова У стариннаго врага; Для услугъ его готова Безпощадная рука, Для вражды непримиримой — Голова моя и кровь! Ахъ, безъ родины любимой Въ сердцъ месть, а не любовь!..

-∞∞

### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

# Гражданка.

I.

Свътпло дня, роскошно и свътло, По небесамъ безоблачнымъ текло И озаряло Римъ унылый, Когда въ виду его гражданъ, Военачальникъ чуждой силы, Какъ бранный духъ, предсталъ Коріоланъ. Уже не славу, но оковы, Не щить, а гибельный булать Принесъ въ десницъ онъ суровой Для казни Ромуловыхъ чадъ. Смотри, тиранъ народовъ въроломный, Любимецъ счастья и боговъ, На этотъ сонмъ, могучій п огромный, Твоихъ завистливыхъ враговъ! Дерзнешь ли ты, какъ прежде горделивый, Разсвять ихъ несмътныя толпы? Падутъ ли въ прахъ, съ потупленною выей, Передъ тобой мятежные рабы? Увы!.. Одив высокія твердыни, Однъ бойницы - твой покровъ, И превратилъ огонь въ печальныя пустыни Богатство селъ твоихъ, и нивъ, и городовъ... Къ тебъ, какъ геній разрушенья, Притекъ неистовый герой Обмыть въ крови, на полъ мщенья, Позоръ обиды роковой!..

II.

Кто видълъ бурные потоки, Когда съ вершинъ утесовъ и холмовъ Они бъгутъ и роютъ путь широкій Среди степей, среди лъсовъ, И рушатъ все стремительною лавой, -Такъ и отважные сыны Свободы дикой и войны Текли на подвигъ величавый. И смерть, и кровь по ихъ слъдамъ --И исполинъ, доселъ знаменитый, Вездъ разсъянный, разбитый, Спъщитъ въ отчаяньт къ стънамъ. И вопли женъ осиротълыхъ, И укоризны матерей. И ропотъ старцевъ, посъдълыхъ На полъ славы прежнихъ дней, Встръчають съ грустью безнадежной Останки робкихъ бъглецовь; И стыдъ неволи неизбъжной, И звукъ торжественныхъ оковъ Надъ ними носятся незримо, но мятежно, Какъ молнія во мракъ облаковъ... Нерфдко, погруженъ въ мучительныя думы, Когда во тымъ ночей дремалъ покойный станъ, На городъ мрачный и угрюмый, Съ невольною тоской, взиралъ Коріоланъ. Въ какомъ печальномъ униженьъ Стоялъ, какъ призракъ, передъ нимъ Тотъ самый гордый, спльный Римъ, Краса могучихъ поколъній, Который, страшенъ и великъ, Былъ нъкогда грозой народовъ и владыкъ, --Тотъ Римъ, отечество героевъ, Который онъ на полѣ боевъ Прославилъ гибельнымъ мечемъ И, наконецъ, каралъ безъ сожалънья, Какъ жертву праведнаго мщенья, Въ безумствъ жалкомъ и слъпомъ!

### III.

Какъ гражданинъ страны несчастной, О ней онъ втайнъ тосковалъ: Онъ часто къ родинъ прекрасной Мечтой высокой улеталь; Но приговоръ несправедливый, Но голосъ чести и стыда Въ его душъ самолюбивой Таились яростно всегда, И онъ презрълъ - неумолимый -Права, законы, самый рокъ, И славный градъ враждъ непримиримой И разрушенію обрекъ. Увы, священная свобода, Ни представители народа, \*) Ни жрецъ верховный, ни сенатъ Въ зловъщій день не охранятъ Тебя надежною эгидой Отъ непреклоннаго врага! Кто движимъ местью и обидой, Кого свирвная тоска Казнитъ и мучитъ самовластно, Кто утонулъ въ пучинъ зла, -Тому раскаянье ужасно, Тому отрада не мпла: Тотъ увлеченъ ожесточеньемъ Безумной воли и страстей, И дышетъ весь уничтоженьемъ, Какъ недругъ неба и людей. Таковъ Коріоланъ!.. Народъ самодержавный, Тебъ онъ произнесъ печальныя слова: «Я гражданинъ изгнанный и безславный — Огонь и мечъ -- мои единыя права!

<sup>\*)</sup> Здѣсь говорится о безусиѣшномъ посольствѣ къ Коріолану римскаго сената и жрецовъ. А. П.

Я ихъ внесу рукой окровавленной Въ чертогъ тирановъ и судей — И не спасетъ гордыни униженной Ни стонъ, ни вопль, ни святость алтарей!..»

### IV.

Гдъ раздались протяжно и сурово Глухіе звуки этихъ словъ? Подъ сводомъ неба, средь шатровъ, Гдъ все шумитъ, гдъ все готово Возстать и тучей громовой Летъть за славою на бой... Совершилось! Благодатный Лучъ надежды измѣнилъ! Ополчись на подвигъ ратный, Геній Рима — воинъ силъ! Гдъ вы, праотцы и дъды Погибающихъ сыновъ? О, покиньте для побъды Сти мрачныя гробовъ! Пронеситесь надъ главами Устрашенныхъ бъглецовъ, И разсвются предъ вами Сонмы лютые враговъ! Но нътъ! Блистаютъ копья, брони; Стучатъ желъзные щиты, --Покрыли воины и кони Луга, долины, высоты; Тревога, грохотъ, гулъ и клики, Земля и стонетъ, и гудитъ — И горе, горе, Римъ великій, Твой часъ, последній часъ пробить!..

V.

Кто этотъ мужъ иноплеменный, Всегда и всюду впереди? За нимъ волною разъяренной Текутъ народы и вожди; Его десницы мановенье, Единый взоръ его очей Приводятъ въ трепетъ и волненье Толпы воинственныхъ мужей... Уже онъ близокъ; изъ колчана Выходятъ стрълы — мигъ одинъ, — И, можетъ быть, къ стопамъ Коріолана Падетъ покорный гражданинъ!..

#### VI.

Но что за дивное явленье? Откуда страхъ между бойцовъ? Кто могъ остановить внезапно ополченье Передъ лицомъ блёднёющихъ враговъ? Вся рать безмолвна, недвижима -На встръчу ей, торжественно, изъ Рима Идеть не грозный легіонъ, Предвъстникъ битвы кроволитной, Но сонмъ унылый, беззащитный, Младыхъ гражданокъ, славныхъ женъ... Съ другимъ оружіемъ — съ слезами И распущенными власами На обнаженныхъ раменахъ, Съ словами мира на устахъ, Съ мольбой, ничемъ неотразимой, Онъ пдутъ тебя сразить И пламень мести потушить Въ твоей груди, герой непобъдимый!..

### VII.

Кого, съ растерзанной душой, Съ челомъ суровымъ и холоднымъ, Кого ты зришь передъ собой? Кто гласомъ грустнымъ, но свободнымъ Къ тебъ воззвалъ: «Коріоланъ! Кого я заключу въ горячія объятья: Тебя ли — своего отечества тиранъ, Навлекшій на главу позорную проклятья, Или тебя — несчастный сынъ? Кто ты? Изгнанный гражданинъ, Или надменный повелитель? Когда п мечъ, и смерть, и плѣнъ Ты вносишь въ нѣдра этихъ стѣнъ — Зачѣмъ же медлишь, побъдитель, Своихъ дѣтей, жену и мать Цѣпями рабства оковать? Карай меня всей тяжестію мщенья! Я Римъ повергла въ море зла, И недостойна сожалѣнья — Я жизнь преступнику дала!..»

#### VIII.

И вопль гражданокъ знаменитыхъ, И милыя слова «отецъ, супругъ», Печальный видъ простертыхъ къ небу рукъ, Растерзанных одеждъ и устъ полуоткрытыхъ, --Все душу мрачнаго вождя Въ то время сильно волновало И, чувство мести побъдя, Невольно къ жалости склоняло... Казалось, слова одного Искалъ онъ въ памяти: пощада, --И въ тишпив взирали на него И чуждыя толпы, и римляне изъ града. И долго быль онъ въ думу погруженъ, И, наконецъ, какъ будто пробудила Его отъ сна невъдомая сила: «О, мать моя! Ты побъдила! Твой сынъ погибъ, но Римъ спасенъ!..»

310

На мѣстѣ томъ, гдѣ самовластье Любви гражданской и красы Спасло отчизну отъ грозы, Воздвигли храмъ богинѣ счастья; Но тамъ, гдѣ палъ неистовый герой И добродѣтельный изгнанникъ — Не видѣлъ памятника странникъ И не вздыхалъ надъ урной гробовой!...





# 1834 — 1838.

### ЛЮДОВИКЪ XVII.

ъ то время небеса отверзлись голубыя;
Въ святой святыхъ огни, какъ давы золотыя,
Мгновенно разлились въ блистаньяхъ неземныхъ,
И праведныхъ мужей божественные сонмы
Узръли юный духъ, къ Предвъчному несомый
На крыльяхъ ангеловъ младыхъ.

То быль младенца ликъ, прекрасный, лучезарный, Бъгущій навсегда земли неблагодарной, Подъ сънію кудрей, съ алмазною слезой,—
И съ гимномъ торжества фаланги дъвъ избранныхъ
Украсили вънкомъ изъ розъ благоуханныхъ

Чело, объятое тоской.

И голоса рекли изъ облака въ то время:
«Блаженствуй, юный духъ, — отъ тягостнаго бремя
Богъ кръпости и силъ
Тебя освободилъ!»

— Но гдъ я царствовалъ? спросила тънь младая; Я узникъ, я не царь! Давно ли тънь ночная Съ темницей мрачной и сырой Меня внезапно разлучила?

Скажи же, Богъ, Владыка мой, Когда я царствовалъ? Темница мнъ могила; Отецъ мой палъ отъ злобы палачей; Я спрота въ кругу людей.

Давно, давно меня забыли! Меня всего священнаго лишили: Я матери ищу всегда въ пріятныхъ снахъ; Я видель здесь ее на светлыхъ небесахъ.

Архангелы въ отвътъ: «Творецъ чадолюбивый Извлекъ тебя изъ бездны нечестивой, Воззваль къ себъ отъ страшныхъ мъстъ, Гдъ царствуютъ тпраны кровопійцы, Гдъ нарушаютъ миръ гробовъ цареубійцы И попираютъ дивный крестъ...»

- «Итакъ - онъ говорплъ - моей суровой жизни Я кончилъ длинный путь! Итакъ, посолъ обидъ, Нокоя моего на лонъ сей отчизны

Тюремный стражь не возмутить! У Бога я просилъ въ печали утъшенья... Ужели онъ мольбъ моей внималь, -И умеръ я — и цъпь порабощенья

Съ моею смертью разорваль?

О, върьте миъ, я былъ достопиъ сожальныя! День каждый приносиль мнь лютыя мученья... Когда же, слезъ мопхъ не въ силахъ затапть, Я плакалъ, то одинъ, безъ матери любимой, Которая-бъ могла удълъ мой нестериимый

Одной улыбкою смягчить.

Невинный и младой — весь ужасъ угнетенья Я, какъ злодъй, переносилъ;

Я никогда не зналъ, какія преступленья Я въ колыбели совершилъ.

И между тъмъ, предъ казнью этой въчной — Мит помнится — внималь я въ сладкой тишинт И гласамъ торжества и славы безконечной -И доблестный народъ эгидою былъ мнъ... И вдругъ покрылось все непостижимой тайной.

Я сталь добычею оковъ

И на землъ, какъ листъ поблекшій и случайный, Подавленъ былъ пятой враговъ.

И бросили меня съ глаголами проклятій Въ темницу — далеко отъ солнечныхъ лучей!.. Но вы знакомы мнъ, о сонмы милыхъ братій! Вы часто надо мной вились во тьмѣ ночей.

Подъ кровожадными руками
Моя весна, о Богъ мой, отцвъла!
Но я молю Тебя, о правящій въками—
Прости пмъ злобныя дъла!»
И пъли ангелы: «Съ небеснаго ковчега

і пъли ангелы: «Оъ неоеснаго ковчега Завъса пала предъ тобой!

Духъ юный, прінин крыль бълье снъга, Лазурньй тверди голубой, —

Ты нашъ! Младенческія слезы

Мы будемъ вмъстъ собирать;

Иль солнцевъ золотыхъ пылающія розы Дыханьемъ свътлымъ обновлять».

Умолкъ чудесный хоръ... Избранные внимали; Страдалецъ преклонилъ невинную главу, — И вдругъ среди небесъ міровъ мильоны стали, Услышавъ гласъ — и всъ познали Егову! О Царь! Я даровалъ удълъ тебъ суровый! Носилъ ты на землъ не скипетръ, а оковы;

Но ихъ, мой сынъ, благослови! Я връзалъ ихъ въ твои младенческія руки, Но юное чело избавлено отъ муки

И отъ короны, не въ крови! Дитя! Ты изнемогъ подъ бременемъ страданій, Межъ тъмъ когда цвъты прекрасныхъ ожиданій

Росли вокругъ твоихъ пеленъ... Но помни, въчный Богъ, Спаситель твой могучій, Мой Сынъ и Царь, какъ ты, носилъ вънецъ колючій,— И крестъ былъ праведнику тронъ!

# ПОСЛЪДНІЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ.

(Изъ Легуве.)

ечальна и блёдна, съ высокаго балкона,
Въ полночной тишинъ, внимала Дездемона
Напъву дальнему безпечнаго гребца,
И взоръ ея искалъ гондолы невидимой,
Съ которой тихій звукъ гармоніи любимой
Къ ней долеталъ, какъ звукъ пернатаго пъвца.
И грустная, она блуждающее око
Вперяла на ладью мелькавшую, далеко
Въ пространствъ голубомъ, надъ сонною волной,
Лишь изръдка во мглъ звъздою озаренной,
Какъ будто мракъ души, внезаино освъщенный
Надежды и любви отрадною мечтой.

Все скрылось; но она была еще вниманье... Неистовой любви безумное страданье Приходить ей на мысль: на арфъ золотой Поетъ она судьбу Изоры несчастливой. И ей ли не понять тоски красноръчивой, Когда она поетъ удълъ свой роковой? Потомъ, напечатлъвъ, съ улыбкою прощальной, Лобзанье на челъ наперсиццы печальной, Прости! сказала ей, съ слезою на очахъ, И послъ, предана неизъяснимой мукъ, Воздёла къ небесамъ младенческія руки И пала предъ лицемъ Всевышняго во прахъ... И полная надеждъ и тайныхъ ожиданій, Отрады и тоски, молитвы и страданій, На ложе мрачныхъ думъ и дъвственной мечты Идетъ она, склонивъ задумчивые взоры -И долго, долго тень унылая Изоры Вилася надъ главой уснувшей красоты.

И какъ она спала въ безпечности небрежной! Какъ ласково у ней по груди бълосиъжной Разсыпалась волна гебеновыхъ кудрей, Какъ пышно и легко покровы золотые Лелъяли и станъ, и формы молодыя --Созданія любви и пламенныхъ страстей!.. Порой мятежный сонъ тревожилъ Дездемону; Она была въ огнъ, и вздохъ, подобный стону, Невольно вылеталь изъ трепетной груди, И яркая слеза, какъ юная зарница Въ туманныхъ небесахъ, скатившись по ръсницъ, Скользила и вилась вокругъ ея руки. Проръзавъ облаковъ полночныхъ покрывало, Казалося, дуна съ участіемъ взпрада На блёдныя черты прекраснаго лица, Какъ бы на памятникъ безвременной могилы Илп на горлицу, уснувшую уныло Подъ сътью роковой жестокаго ловца... О, какъ она была божественно прекрасна, Руками бълыми обвивши сладострастно Лидейное чело, какъ греческій амфоръ! Какъ трогательно все въ ней душу выражало, Какъ все вокругъ нея невинностью дышало — Кто могъ бы произнесть ей грозный приговоръ?..

И вдругъ, глубокое молчанье Прервалъ глухой, протяжный гулъ Какъ будто крылья размахнулъ Орелъ на бранное призванье, Иль раздалось издалека Рыканье тигра роковое, Который билъ, отъ злобы воя, Громады знойнаго песка. То былъ Отелло, мрачный, дикій, Вошедшій медленно въ покой, — Бродящій съ страшною улыбкой Вокругъ страдалицы младой. Внезапный шумъ во мракъ ночи

Тогда извлекъ ее отъ сна: Поднявъ чело, открывши очи, Невинной роскоши полна, Еще съ печатью сновиденій На отуманенномъ челъ, Полна тоски и наслажденій, Какъ юный ангель на землъ, Она глядитъ и видитъ... Боже! Свиреный, бледный, какъ злодей, Бросая мутный взоръ на ложе, Стоитъ Отелло передъ ней,-Отелло съ сталью обнаженной, Отелло съ молніей въ очахъ, Отелло съ громомъ на устахъ: «Погибель женщинт презртнной!..» Бледна, какъ смерть, она встаетъ — Бъжитъ, но онъ рукой желъзной Предупреждаетъ безполезный И поздновременный уходъ: Безсильную, подуживую, Ожесточенный не щадить, И всиять онъ жертву молодую На ложе брачное влачитъ... Напрасны слезы и моленья; Напрасно, въ власти у врага, Станъ, полный нъги, наслажденья, Вился и бился какъ волна... Не слышитъ онъ ея стенанья: Онъ душитъ мощною рукой Красу подлуннаго созданья, И Дездемона — трупъ холодный и нъмой...

Такъ нъкогда, дыша прохладой ночи ясной Подъ небомъ голубымъ Италіп прекрасной, Внимая шуму волнъ на берегу морскомъ, На ложъ изъ цвътовъ, подъ миртовою тънью Раскинута и, вся предавшись наслажденью, Помпея юная была объята сномъ.

Подъ ризой вечера, въ груди ея высокой Рождался иногда протяжный и глубокій Стонъ дъвственной мечты и тихо замиралъ, --И влажный блескъ садовъ ея вътвистыхъ, Какъ будто бы вънкомъ изъ волосовъ душистыхъ, Прелестное чело ей пышно осънялъ... О, какъ она была, въ разсъяньъ пріятномъ, Похожа на звъзду подъ небомъ благодатнымъ, Простертымъ съ роскопнью надъ ней! Съ какою нъгой прихотливой Ей навъвалъ зефиръ ревнивый На очи тишину и мирный сонъ дътей! О, какъ она была безпечна и покойна Надъ влагою морской, раскинутою стройно, Подъ золотомъ луны, вокругъ ея дворцовъ -Надъ этой влагою прозрачно голубою, Одътою, какъ духъ, огромной пеленою Изъ мрака, тучъ и облаковъ!

> О, пробудись, несчастное созданье, Проснись! Ужель не слышишь ты Подземной бури завыванье Подъ страшной ризой темноты? Смотри, смотри! Во мракъ ночи Зардълись огненныя очи; Повсюду гулъ, и громъ, и звукъ... Бъги! То онъ, неодолимый, Никъмъ въ бояхъ непобъдимый, Волканъ — твой пагубный супругъ!.. Вотъ, озаряя сводъ надзвъздный, Встаетъ огромный великанъ Надъ истребительною бездной, -Взмахнулъ, какъ сильный ураганъ, Своими жгучими крылами И, смертоносными руками Готовясь землю обхватить, Съ кровавымъ и отверстымъ зѣвомъ,

Пылая яростью и гифвомъ, Тебя идетъ онъ поглотить!.. Увы, несчастная Помпея! Напрасно, съ воплемъ и въ слезахъ, Ты извиваешься въ когтяхъ Убійцы — огненнаго змъя! Какъ лютый тигръ, разсвирвиввъ, Играетъ онъ своею жертвой И надъ бездушной, полумертвой Возлегъ, открывъ широкій зъвъ... Его огни, какъ море, плещутъ, Вокругъ колоннъ, дворцовъ трепещутъ, И, разливаясь, грозно мещутъ Вездъ отчаянье и страхъ, -И пожираетъ ярый пламень Кристаллъ, и золото, и камень, Сверкая въ моднійныхъ дучахъ...

Когда въ последній разъ безчувственныя вежды Сонъ въчный тихо осънить, То облачаютъ трупъ въ печальныя одежды, И въ гробъ роковомъ ничто не говоритъ, Кого скрываетъ онъ подъ черной пеленою; Лишь руки, на груди лежащія крестомъ, Кольно, голова, рисуемыя стройно Прозрачно-тонкимъ полотномъ, Въщаютъ въ тишинъ, что гость его покойный Былъ нъкогда съ душой. Такъ точно и волканъ, Какъ будто удрученъ печалію нъмою, Помпею облачиль въ дымящійся туманъ И скрыль ея чело подъ давой огневою... И гдъ величіе погибшей красоты? Все пепелъ, уголь, прахъ — все истребили боги! Кой-гдъ, освободивъ главу отъ пыльной тоги, Разбитый храмъ унылыя мечты Наводитъ и гласитъ, какъ голосъ эпопеи: Здысь прахъ Помпеи!..

-----

СМ 5 СБ.

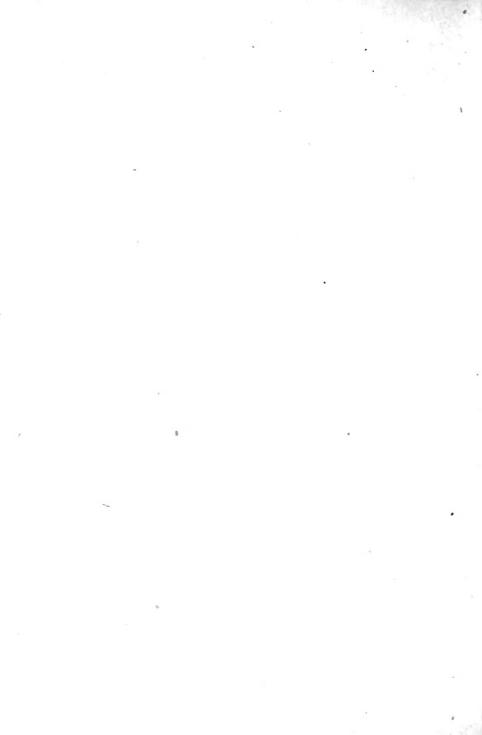



## **1825**—**1826**.

### САША.

(Юмористическая поэма.)

#### Къ читателямъ:

Не для славы — Для забавы Я ппшу, Пусть кто хочеть, Тотъ хохочеть, Я и радъ,

Одобренья И презрѣнья Не прошу! А развратенъ, Непріятенъ — Пусть бранятъ.

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

\* \* \*

ой дядя — человъкъ сердитый, И тьму я браней претерплю, Но если говорить открыто,

Его немного я люблю!
Онъ чортъ, когда разгорячится,
Дрожитъ, какъ пустится кричать,
Но жаръ въ минуту охладится —
И тихъ мой дядюшка опять.
Зато какая же мнъ скука,
Весь день въ гостиной при немъ быть,
Какая тягостная мука
Лишь о походахъ говорить!

\* \*

Супругъ строить комплименты, Платочки съ полу поднимать, Хвалить ей чепчики и ленты, Дътей въ колясочкъ катать, Точить имъ сказочки да лясы, Водить въ саду въ день раза три И строить разныя гримасы, Бормоча: «чортъ васъ побери!» Такъ, растянувшись на телъгъ, Студентъ московскій размышлялъ, Когда въ ночномъ изъ ней побътъ Онъ къ дядъ въ Питеръ поскакалъ.

\* \*

Студенты всёхъ земель и краевъ! Онъ вашъ товарищъ и мой другъ: Его фамилья Полежаевъ, А дальше... Эхъ, друзья, не вдругъ! Я парень и безъ васъ болтливый, Лишь только-бъ васъ не усыпить, А то внимайте теривливо: Я радъ весь въкъ свой говорить. Быть можетъ, въ Пензъ городишка Несноснъе Саранска нътъ — Подъ нимъ есть малое селишко\*, И тамъ мой другъ увидълъ свътъ...

\* \*

Нельзя сказать, чтобы богато Иль бъдно жилъ его отецъ, Но все довольно таровато, Что промотался наконецъ. Но это прочь!.. Намъ говорить о сынъ должно: Посмотримъ, вышелъ онъ какимъ.

<sup>\*</sup> Покрышкино, именіе Струйскихь, близь Саранска.

Какъ быстро съ горъ весенни воды Въ долины злачныя текутъ, Такъ пусть въ разсказъ нашемъ годы Его младенчества пройдутъ!

\* \*

Пропустимъ также, что родитель Его до крайности любилъ, И первый Сашеньки учитель Лакей изъ дворни его былъ. Пропустимъ, что сей менторъ славный Былъ и въ французскомъ Соломонъ, И что дитя болталъ исправно... Пропустимъ, что на балалайкъ Въ шесть лътъ онъ барыню игралъ, И въ празднословъъ, бабкахъ, свайкъ Онъ кучерамъ не уступалъ.

\* \*

Вотъ Сашѣ десять лѣтъ пробило,
И началъ папенька судить,
Что не весьма бы худо было
Его другому поучить.
Бичъ хлопнулъ! Тройка быстрыхъ коней
Въ Москву и день и ночь летитъ,
И у француза въ пансіонѣ
Шалунъ за книгою сидитъ.
Я думаю, что всѣмъ извѣстно,
Что значитъ модный пансіонъ.
Итакъ не многимъ будетъ лестно
Узнать, чему учился онъ.

\* \*

Должно быть кой-чему учился, Иль выучиль онъ на алтынь, Когда достойнымь учинился Носить студента знатный чинь! О, родины прямыхъ студентовъ— І'ёттингенъ, Вильно и Оксфордъ! У васъ не можетъ брать патентовъ Дуракъ, алтынникъ или скотъ; У васъ не можетъ колокольный Звонарь на лекціи сидъть, Вертъться въ шляиъ треугольной И шпагу при бедръ имъть!

\* \*

У васъ не вздумаетъ мальчишка
Шпитъть, надувшись: я — студентъ!
Вы судите, пусть онъ князишка,
Да въ немъ ума ни капли нътъ!
У васъ студентъ есть мужъ почтенный,
А не паршивецъ, не пошлякъ,
Не полузнайка просвъщенный
И не съ червонцами дуракъ!
У васъ таланты въ уваженът,
А не поклоны въ трехъ верстахъ;
У васъ заслугамъ награжденье.
А не привътствіе въ съняхъ!

\* \*

Но что?.. Гдв я?.. Куда сокрылся Вниманья нашего предметъ?.. Ахъ, господа, какъ я забылся! Я самъ и русскій, и студентъ... Но это прочь... Вотъ въ вицъ-мундиръ. Держа въ рукахъ большой стаканъ, Сидитъ съ пріятелемъ въ трактиръ, Какой-то черненькій буянъ. Веселье рьяное играетъ Въ его закатистыхъ глазахъ, И слово вольное летаетъ На пылкихъ юноши устахъ...

\* \*

Кричитъ... Пуншъ блещетъ, брызжетъ пиво; Графины, рюмки дребезжатъ, — И вкругъ гуляки молчаливо Рои трактирщиковъ стоятъ... Махнулъ — и бубны зазвучали, Какъ громъ по тучамъ прокатилъ, И крикъ цыганской «Черной шали» Трактира своды огласилъ. И дикій вопль, и восклицанье Согласны съ пылкою душой, И палъ студентъ въ очарованъъ...

\* \*

Кто-жъ сей во славъ буйной зримый, Младой роскошный эпикуръ, Царицей павоса любимый, Средь нимоъ увънчанный амуръ? Друзья, никакъ не можетъ статься, Чтобъ всякій вдругъ не отгадалъ, И мнъ пришлось бы извиняться, Зачъмъ я прежде не сказалъ. Ахъ, мигъ счастливый, быстротечный Волшебиыхъ, юношескихъ лътъ! Блаженъ, кто въ радости сердечной Тебя сорвалъ, какъ вешній цвътъ.

\* \*

Блаженъ, кто слезъ ручей горючій Рукой Анюты утпралъ; Блаженъ, кто жизни путь колючій Виномъ отраднымъ поливалъ! Пусть смотритъ Гераклитъ унылый, Съ улыбкой жалкой на тебя, Но ты блаженъ, о другъ мой милый, Забывъ въ весельъ самъ себя! Отринемъ, свергнемъ съ себя бремя Старинныхъ умственныхъ цъпей, Которыхъ гибельное время Еще щадитъ до нашихъ дней!

\* \* \*

Хорошъ философъ былъ Сенека; Еще умнъй — Платонъ мудрецъ! Но черезъ два или три въка Они ей-ей не образецъ! И въ тъхъ, и въ новыхъ шарлатанахъ Лишь сборъ нелъпостей однъхъ; Да и весь свътъ нашъ на обманахъ Или духовныхъ, иль мірскихъ. Но полно, я заговорился...

\* \*

Не знаю я, природный Умишка маленькій въ немъ былъ, Иль пансіонъ учено-модный Его лозами поселилъ; Но лишь учась тому, другому, Онъ кое-что перенималъ И, словъ не тратя попустому, Кой въ чемъ довольно успъвалъ: Могъ изъясняться по-французски И по-нъмецки лепетать, А что касается по-русски — То даже риемы сталъ кропать.

\* \*

Хоть математикъ учиться Охоты вовсе не имълъ, Но поколоться, порубиться Съ лихимъ гусаромъ не робълъ. Онъ зналъ науки и другія, Но это болъе любилъ...

Ну, въдь нельзя-жъ, друзья драгіе, Сказать, чтобъ онъ невъжда былъ! Притомъ же, правду-матку молвить, Уменъ — не то, что не ученъ: Иной куда гораздъ какъ спорить — Переученъ, а не уменъ!

\* \*

Я для того здёсь объ ученыхъ И умныхъ началъ разсуждать, Что мив не хочется объ оныхъ И о наукахъ толковать. Итакъ ни слова о наукахъ... Черты характера его: Свобода въ мысляхъ и поступкахъ, Не знать судьею никого, Ни подчиненности трусливой, Ни лицемърія ханжей... О, жажда вольности строптивой И необузданность страстей! Судить ръшительно и смъло Умомъ своимъ о всъхъ вещахъ, И къ фарисеямъ въ хомутахъ Горъть враждой закоренълой.

\* \*

Вотъ все, чему онъ научился — Свидътель университетъ! Хотя-бъ Рафаэль самъ трудился — Не лучше-бъ снялъ съ него портретъ. Рожденный пылкимъ отъ прпроды, Не долго былъ онъ средь оковъ: Искалъ онъ буйственной свободы — И сталъ свободнымъ, былъ таковъ!

\* \*

Какъ вихрь иль конь мятежный въ полъ Летитъ, въ свиръпости своей, Такъ въ первый разъ его на волъ Узрълъ я въ пламени страстей! Ни вы — театры, маскарады, Ни дамъ московскихъ лучшій цвътъ, Ни петиметрскіе наряды — Не были думъ его предметъ. Нътъ, не такихъ мой Саша правилъ: Онъ не былъ отъ роду бонтонъ, И не туда совсъмъ направилъ Полетъ орлиный, быстрый онъ.

\* \*

Туда, гдъ шумное веселье, Въ рояхъ неистовыхъ, кипитъ, Отколь всъ свъта принужденья И скромность ложная бъжитъ, Туда, гдъ Бахухъ полупьяный Объ руку съ Момусомъ сидитъ, И съ сладострастною Діаной. Разнъжась, юноша шалитъ... Туда, туда всегда стремились Всъ мысли друга моего, И Вакхъ, и Момусъ веселились, Принявъ въ товарищи его.

\* \*

Въ его ппрахъ не проливались Ни Донъ, ни Рейнъ и не Токай; Но спльно, сильно разливались Иль пуншъ, пль грозный сиволдай. Ахъ, время, времячко лихое! Тебя опять не наживу, Когда, бывало, съ Сашей двое Вверхъ дномъ мы ставили Москву! Пока я живъ на свътъ буду, Въ какихъ бы ни былъ я мъстахъ, Нътъ, никогда не позабуду О нашихъ доблестныхъ дълахъ!

\* \*

Деру завъсу темной нощи
Съ прошедшихъ, милыхъ сердцу дней
И вижу: въ Марыной мы рощъ
Блистаемъ славою своей!
Фуражки, взоры и походка —
Все дышетъ жизнію, поетъ;
Табачный ароматъ и водка
Разитъ, и пышетъ, и несетъ...
Идемъ, качаясь величаво,
И всъ дорогу намъ даютъ,
А дъвы влъво и направо
Отъ насъ со трепетомъ бъгутъ.

\* \*

Идемъ... И горе тебѣ, дерзкій, Взглянувшій пскоса на насъ! «Молчать», кричимъ, насупясь звѣрски, Иль выбьемъ потроха какъ разъ! Кричимъ, поемъ, танцуемъ, свищемъ; Пусть дураки на насъ глядятъ! Намъ все равно: хвалы не ищемъ, Пусть что угодно говорятъ!

\* \*

Ахъ, много, много мы шалили!
Быть можетъ, пошалимъ опять,
И много, много старой были
Друзьямъ найдется разсказать!
Засядемъ, дружескимъ соборомъ
За столъ, уставленный виномъ,
И звучнымъ громогласнымъ хоромъ,
Лихую пъсню запоемъ...
Скачите, други, припъвая:
Виватъ, нашъ Саша — молодецъ!
А я, главу сію кончая,
Скажу: ей-Богу, удалецъ!

-∞--

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

\* \*

Чуть освъщаемый луною,
Дремаль въ туманъ Петербургъ,
Когда съ уныньемъ и тоскою
Его верхи узръль мой другъ.
На облучкъ, спустивши ноги,
Въ забытьъ жалкомъ онъ сидълъ
И объ оконченной дорогъ
Въ сердечной думъ сожалълъ.
Стаканъ послъдній сиволдая
Передъ заставой осушилъ,
И, изъ телъги вылъзая,
Онъ молчаливъ и смутенъ былъ.

\* \*

Нева широкая струплась
Близъ постоялаго двора,
И недалеко серебрилось
Изображеніе Петра.
Все было тихо; не спокойно
Въ душъ лишь Саши моего,
И не смыкалися невольно
Глаза потухшіе его,
Недавно буйнаго студента
Съ дымящимся отъ трубки ртомъ:
Онъ, прислонясь у монумента,
Стоялъ съ потупленнымъ челомъ.

\* \*

Увы, увы!.. Часы веселья, Вы пролетали будто сонъ... Такъ въ Петербургскомъ новосельъ Вздохнувши тяжко, молвилъ онъ: «Быть можетъ, долго, молодыя Подруги, мнъ васъ не видать!..

331

\* \*

«Прощайте, звонкіе стаканы, И пуншъ, и мощный Ерофей! Быть можеть, други мои пьяны Теперь пирують у цирцей И сны пріятные летять; Глаза, сомкнутые виномъ, Лучи дневные освътятъ Ихъ упоенныхъ кръпкимъ сномъ! А я?.. Увы, несчастный, Я-бъ проклялъ восходящій день!..» Умолкъ... и лучъ денницы ясной Разсъпвалъ ночную тънь.

\* \*

Эхъ, Саша! Какъ тебѣ не стыдно, Сробѣлъ, лихая голова! Ей-Богу, слышать намъ обидно Такія вздорныя слова. Когда ты былъ такою бабой? Когда такъ трусилъ и тужилъ? Какъ мальчикъ глупенькій и слабый При видѣ розогъ пріунылъ. Что ты въ Москвѣ накуралесилъ И голъ остался, какъ соколъ — Такъ и раскисъ, и носъ повѣсилъ... Пошелъ, братъ, къ дядюшкѣ, пошелъ!..

\* \*

И что-жъ, друзья?.. Въдь справедливо Онъ дядю чортомъ называлъ: Въдь какъ же онъ красноръчиво Его сначала отщелкалъ! Такую задалъ передрягу, Такую пъсенку отпълъ, Такъ отпривътствовалъ бродягу, Что тотъ лишь слушалъ, да потълъ;

Потомъ все тише, да смирнъе, Потомъ не сталъ ужъ и кричать, Потомъ все ласковъй, добръе, Потомъ и Сашей началъ звать.

\* \*

А Саша тутъ и распустился, И чувствуетъ, что виноватъ, Раскаялся — и прослезился. А дядя?.. Боже мой, какъ радъ! Повъсу грязнаго обмыли, Сейчасъ бълья ему, сапогъ, И съ головы принарядили, Какъ лучше быть нельзя, до ногъ. Повеселиться тамъ нисколько, Никакъ не думавъ, не гадавъ, Пируетъ Саша мой, и только, Опять въ кругу своихъ забавъ.

\* \*

Гдъ видъ Московскаго гуляки?
Куда дъвался пухлый ликъ?
Голо — кургузо въ модномъ фракъ.
Въ отличной шляпъ à la pique,
Въ подбитомъ бархатомъ жилетъ,
Въ рукахъ англійскій хлыстъ несетъ;
Вотъ, избоченясь, на Проспектъ
Онъ съ миной важною идетъ.
Червонецъ свътлый, драгоцънный
И на театры въ первый рядъ
Билетъ на кресло ежедневный
Въ карманъ брюкъ его лежатъ!

\* \*

Съ какой улыбкою кичливой На прочихъ франтовъ онъ глядитъ, Какой улыбкою сонливой И дамъ, и барышень даритъ! Съ какой пріятностью играєть И машетъ хлыстикомъ своимъ, И какъ искусно задъваєтъ Подъ ножки дъвушекъ онъ имъ; Какой бонтонъ въ осанкъ, взорахъ, Какую важность возымълъ! Но вотъ на ухарскихъ рессорахъ Въ театръ, разлегшись, полетълъ.

\* \*

Вошелъ. Съ небрежностью лакею Билетъ, сморкаясь, показалъ И, изогнувши важно шею, Глазами ложи пробъжалъ. Взгремъла Фрейшюца музыка; Громъ писковъ залу огласилъ, И всякъ отъ мала до велика И упоенъ, и тронутъ былъ. Что-жъ Саша? Съ видомъ отвращенья, Разлегшись, въ креслахъ онъ сидитъ, Съ улыбкой гордой пресыщенья Въ четыре стороны глядитъ.

\* \*

Напрасно foro всё кричали;
Но онъ выдерживаль bon ton,
И въ самомъ дёйствія началь
Спокойно пуншъ ппть вышель онъ;
Напрасно, милая Дюрова,
Твой голось всёхъ обворожаль:
Онъ не разслышаль ни полслова,
Но только ножку увидаль.
Напрасно, Антонинъ воздушный,
Ты рёзаль воздухъ, какъ зефиръ:
Для тону Сашъ будетъ скучно,
Хотя-бъ растъшиль ты весь міръ.

334

\* \*

Да и нельзя же въ самомъ дѣлѣ... Смотрите, онъ въ какомъ кругу! Народъ тутъ — не на карусели: Все видишь ленту иль звѣзду! И шутки въ сторону откинуть — Съ нимъ рядомъ иервая вѣдь знать. Итакъ пристойно-ль ротъ разинуть И дуракомъ себя казать. Такъ разъ и твердо затвердивши, Всегда мой Саша поступалъ, И, каждый день въ театръ бывши, Роль полусоннаго игралъ.

\* \*

Но какъ же былъ зато онъ скроменъ Во всёхъ поступкахъ и рёчахъ, И полу-тихо нёжно томенъ При зоркихъ дядиныхъ глазахъ! Съ какимъ териёньемъ и почтеньемъ Его онъ слушалъ по часамъ, Съ какимъ всегда благоговёньемъ Ходилъ съ нимъ вмёстё по церквамъ! По Лётнему-ль гуляетъ саду — Не свищетъ пёсенки, иебось; Хоть раскрасотка будь — ни взгляда Не кинетъ прямо и ни вкось!

\* \*

Съ какою пылкостью восторга Хвалилъ онъ дядины мечты, Доказывалъ премудрость Бога, Вникалъ въ природы красоты; Съ какимъ онъ жаромъ удивлялся Наполеонову уму, И какъ дълами восхищался Моро и Нея, и Даву;

Бранилъ всёхъ русскихъ безъ разбору И въ Эрмитаже отъ картинъ Не отводилъ ни рта, ни взору... О плутъ! о шельма!

\* \*

Не понималь и лицемъриль,
И льстиль безсовъстно, и враль, —
А честный дядя всему въриль
И шуту денежки даваль...
Бывало только онъ съ Мильонной,
А дядя: «Гдъ дружочекъ быль?»
— «Да я-съ (куда какой проворный),
Я-съ по бульвару все ходилъ;
Потомъ спускъ видъль парохода,
Да Зимній осмотръль Дворецъ;
Какая славная погода!»
Вотъ такъ-то лгаль нашъ молодецъ.

\* \* \*

Ахъ ты, проклятая собака, Вёдь что мошенникъ не совретъ! А хоть ругай — мой забіяка Живетъ да ивсенки поетъ... Кутитъ отъ дяди по секрету, Летаетъ фертикомъ въ садахъ, Пируетъ, рёзвится до свёту И сушитъ водку въ погребахъ. Ну, что ты дёлать съ нимъ прикажешь? Не хочетъ слышать ужъ объ насъ... Ей, Саша! Или не покажешь Въ Москву своихъ спёсивыхъ глазъ?

\* \*

Постой! Не въчно, братъ, рейнвейны Въ Café de France ты будешь пить, И шейки обвивать лилейны, И въ шляпъ à la pique ходить! Постой, не въчно Петербурга Красотокъ будешь ты ласкать, — Опять любезнъйшаго друга Въ Москву представятъ къ намъ опять! Гуляй, пируй, пока возможно, Крути, помадь свой хохолокъ, Минуты упускать не должно, Играй, сбоченясь à la coq!

\* \*

Не выпускай изъ рукъ стакана, Отъ Каратыгина зввай, И въ ресторанъ ты съ дивана, Дымясь въ вакштафъ, не вставай; Катайся въ лодочкахъ узорныхъ, Лови, обманывай жидовъ И мчись на рысакахъ проворныхъ До позднихъ полночи часовъ; Служи пока веселья цъли, А дядя мыслитъ кое-что: И въ дилижансъ двъ недъли Тебъ ужъ мъсто нанято.

\* \*

Различноцивътными огнями
Горитъ въ Москив Кремлевскій садъ,
И пышно пестрыми рядами
Въ немъ дамы съ франтами кишатъ.
Музыка шумная играетъ
На флейтахъ, бубнахъ и трубахъ,
И гулъ гремящій завываетъ
Кремля высокаго въ стънахъ.
Какія радостныя лица,
Какой веселый милый міръ!
Всъ обитатели столицы
Сошлись на общій будто пиръ.

\* \*

Какое множество букетовъ, Индійскихъ шалей и чепцовъ, Илащей, тюрбановъ и лорнетовъ, Подзорныхъ трубокъ и очковъ; И смъсь роскошная въ нарядахъ, И лицъ различныя черты, И выраженія во взглядахъ Кокетства юной красоты!

\* \*

Какъ изъ-подъ шляпки сей игриво Глазокъ прищуренный глядитъ! Что для мужчинъ она учтива, Онъ очень ясно говоритъ. На грудь лилейную другая, Власы небрежно разметавъ И всъхъ прельстить собой желая, Нарочно гордый кажетъ нравъ; Вуалемъ съ нѣжностію вѣя, Иная томно такъ идетъ; Но подойди къ ней, не робѣя — Она и ручку протянетъ.

\* \*

Все живо, все разнообразно, Все можетъ умъ развеселить! Тамъ избоченился приказный, Напрасно ловкимъ хочетъ быть; Здѣсь купчикъ, тросточкой играя, Вполнъ доволенъ самъ собой; Тамъ, съ генераломъ въ рядъ шагая, Себя такимъ же чтитъ портной. Вельможа, поваръ и сапожникъ, И честный, и подлецъ, и плутъ, Купецъ, и блинникъ, и пирожникъ — Всъ трутся и другъ друга жмутъ.

\* \*

Но что? Не призракъ-ли мит ложный Глаза внезапно ослвиилъ? Что вижу я? Ужель возможно, Чтобъ это Саша мой ходилъ?.. Его ухватки и движенья, Его осанка, взоръ и видъ... Какое странное сомитье: И духъ, и кровь во мит кипитъ... Иду къ нему... трясутся ноги... Все ближе милыя черты... Дрожу, страшусь... колеблюсь... боги!.. О, другъ любезный! Это ты?..

\* \* \*

Друзья, завъсу опускаю
На нашу радость и восторгъ;
Такой минуты, сколько знаю,
Никто намъ выразить не могъ.
Сердцамъ же върнымъ и открытымъ
И все желающимъ узнать,
Умамъ чрезъ мъру любопытнымъ
Довольно, кажется, сказать,
Что, разъ иятнадцать мы обнявшись
И оросивъ слезами грудь,
И разъ иятнадцать цъловавшись,
Въ трактиръ направили мы путь.

\* \*

Не вспомнишь все, что мы болтали; Но все, что онъ мнъ разсказалъ, Вы передъ этимъ прочитали, И я ни капли не совралъ. Одно лишь только онъ прибавилъ, Что дядя въ университетъ Еще на годъ его отправилъ, И что довольно съ нимъ монетъ.

«Сюда, друзья, сюда!» гремящимъ Своимъ онъ гласомъ возопилъ, И пуншемъ нектарнымъ, кипящимъ Въ минуту столъ обрызганъ былъ.

\* \* \*

Ты видълъ, Поль, когда на дрожкахъ Къ тебъ онъ быстро подлетълъ, Въ то время съ книгой у окошка, Дымясь въ вакштафъ, ты сидълъ. Ты помнишь, о, Коврайскій славный, Студентовъ честь и красота, Какой ты встръчею забавной Его порадовалъ тогда!.. Въ весельъ буйственномъ съ друзьями Еще за пуншемъ онъ сидълъ, А разноцвътными огнями Кой-гдъ Кремлевскій садъ горълъ...

### ЧЕТЫРЕ НАЦІИ

(отрывокъ).

Британскій лордъ Свободой гордъ; Онъ властелинъ, Онъ върный сынъ Родной земли. Ни короли, Ни проискъ папъ Коварныхъ лапъ Исподтишка На смъльчака Не занесутъ.

Отважный Брутъ — Онъ носитъ мечъ, Чтобъ когти съчь. Французъ — дитя; Онъ вамъ, шутя, Разрушитъ тронъ И дастъ законъ. Не терпъливъ, Самолюбивъ, Онъ быстръ, какъ взоръ, И пустъ, какъ взоръ;

Онъ смълъ и слабъ, И царь, и рабъ, И удивитъ, И насмъшитъ. Германецъ смълъ, Да переспълъ Въ котлъ ума; Онъ, какъ чума Сосъднихъ странъ, Мертвецки пьянъ, Носъ въ табакъ,

Сидёть готовъ,

Хоть пять вёковъ,

Надъ кучей книгъ,

Кусать языкъ
И проклинать
Отца п мать
За пару строкъ

Халдейскихъ числъ,
Которыхъ смыслъ
Понять не могъ.

Самъ въ колпакъ,

1826 г.

Parente Sono

There is not some to miner

valore in the in

There is a series for in

The series of the inert of the property of the inert of the ine



## 1828.

## АРЕСТАНТЪ.

Поэма.

Другу моему А. П. Лозовскому.

ы мни чужой—не съ давнихъ лытъ Знакомъ душъ твоей поэтъ! Не симпатія двухъ сердецъ Святаго дружества вънецъ Въ счастливой жизни намъ вила И другъ для друга родила! Быть можеть, разь сойтись съ тобой Мнъ предназначено судьбой — И мы сошлись! Ты — въ красотъ Цвътущих дней, я — въ нищетъ Позорныхъ цзъ... Добро иль зло Тебя къ страдальцу привело? Боюсь понять: подъ игомъ бъдъ Мнт подозрителенг весь свтт; Погибшей истины черты Въ моихъ глазахъ однъ мечты: Уму свиръпому она

И ненавистна, и смъшна. Быть можеть, вытренникь младой. Смъясь надъ глупой добротой, Вмънивши шалости въ законъ И быстрымо чивствомо ивлечено, Ты ложной жалостью хотпьлъ Смягчить ужасный мой удня в Иль осмъять мою тоску. Быть можеть, лестью простаку Желаль о счастыь вспомянуть, И вновь жестоко обмануть... Но писть, шралище страстей, Я буду куклой для людей! Пусть ихъ коварства лютый ядъ Въ груди моей усилитъ адъ-И ты не лучше ихъ ничтьмъ!.. Не знаю самь: за что, зачьмь Я полюбиль тебя? Твой взорь Не есть несчастному укоръ! Твой голось, звукь твоихь рычей Мніь миль, какъ сладостный ручей... Такъ соловей, въ ночной тиши, Поетъ для горестной души, Такъ Аббадонь Уріилъ Во тьмь чеенской говориль...  $\Gamma$ лаза печальные мои Слезу пріязни и любви Въ твоихъ замътили очахъ: Ты любишь самъ меня — но, ахъ! Твое участіе ко мню, Какъ легкій пепель на огнъ, На мить возникнеть, оживеть

И вмпьсть съ выпромъ пропадетъ! Я не виню тебя, — жестокъ Ко мнъ не ты, а злобный рокъ, И ты простишь въ пылу страстей Обидной вольности моей — Я снова узникъ и солдатъ!.. Вотъ тайный даръ моихъ стиховъ... Проникни въ силу этихъ словъ, Прочти, колъ вздумаещь, спиши И не забудь меня въ глуши... Когда-жъ забудещь, Богъ съ тобой! Но знай, что я навъки твой...

Спасскія казармы. 1828 года.



ы хочешь, другъ, чтобы рука Временъ прошедшихъ чудака, Вооруженная перомъ, Черкнула снова кой-о-чемъ... Увы! Старинный жаръ стиховъ, И следъ сатиръ, и острыхъ словъ Исчезли въ буйной головъ, Какъ слъдъ Дріады на травъ, Иль запахъ розы молодой Подъ недостойною пятой!.. Поэтъ плънительныхъ страстей Сидить живой въ когтяхъ чертей, Атласныхъ ножекъ не поетъ И чуть по-водчым не реветъ... Броня сермяжная и штыкъ --Удъль того, кто быль великъ На полѣ перьевъ и чернилъ; Солдатскій киверъ остнилъ Главу, достойную вънка, И Чайльдъ-Гарольдова тоска Лежитъ на сердцъ у того, Кто не боядся никого... Но на призывный, дружній гласъ Отвъчу я въ послъдній разъ, Еще до смерти согръщу И листъ бумаги испишу.

Прочти его и согласись,

Отъ угнетенья и цепей,

И что свободный человъкъ

Что если средства нътъ спастись

То жизнь страшнъе ста смертей,

Свободно кончить долженъ въкъ...

Злой опытъ...
Завъсу съ глазъ моихъ сорвалъ
И ясно, ясно доказалъ,
Что добродътель есть мечта,
Любовь и дружба — пара словъ,
А жалость — мщеніе враговъ...
Одно подъ солнцемъ есть добро —
Неочиненное перо...

Въ столицъ русскихъ городовъ, Гробницъ, монаховъ и поповъ, На славномъ валъ Земляномъ, Стоитъ страннопріимный домъ, Въ сосъдствъ съ нимъ стоитъ другой, Кругомъ обстроенный, большой — И этотъ домъ извъстенъ намъ, Въ Москвъ, подъ именемъ «казармъ»; Въ казармахъ этихъ тьма людей, — А на огромномъ томъ дворъ Издавна выдолблено дно — Иль гауштвахта — все равно, И дна того на глубинъ Еще другое дно въ стънъ — И называется тюрьма; Въ ней сырость страшная и тьма, И проблескъ солнечныхъ лучей Сквозь окна слабо свътить въ ней; Растресканный кирпичный сводъ Едва, едва не упадетъ На грязный и холодный полъ\*, Который снизу, какъ Эолъ, Тлетворнымъ воздухомъ несетъ И съ самой въчности гніетъ... Въ тюрьмъ, жертвъ на пять или шесть Рядъ малыхъ наръ у печки есть...

<sup>\*</sup> Въ другихъ рукописяхъ иначе: «И не обрушится на полъ».

И десять удалыхъ головъ, Судьбы отверженныхъ сыновъ, На малыхъ нарахъ тъхъ сидятъ, И кандалы на нихъ гремятъ... И на доскъ, что у окна На двухъ столбахъ утверждена, Броней сермяжною одътъ, Лежить вербованный поэть. Броня на немъ, броня подъ нимъ, И все одна и та же съ нимъ, Какъ върный другъ, всегда лежитъ И согръваетъ, и хранитъ... Кисетъ съ негоднымъ табакомъ И полновъснымъ пятакомъ, На необтесанномъ столъ, Лежить у узника въ углъ. Здесь онь, во цвете юныхъ леть, Обезображенъ, какъ скелетъ, Съ полуостриженной брадой, Томится дютою тоской... Здесь триста шестьдесять пять дней, Въ кругу Платоновыхъ людей, Онъ смрадной жизни воздухъ пьетъ И долю горькую клянетъ... Онъ не живетъ уже умомъ: Душа и умъ убиты въ немъ; Но, какъ бродячій автоматъ, Или безчувственный солдать, Штыкомъ рожденный для штыка, Онъ дышетъ жизнью дурака: Два раза на день встъ и пьетъ И долгъ природъ отдаетъ... Воспоминанья старины, Какъ обольстительные сны, Его тревожать иногда; Въ забвень в горестномъ тогда Онъ воскресаетъ бытіемъ:

Безумнымъ радостнымъ огнемъ Тогда глаза его горятъ, И слезы крупныя блестять, И, очарованный мечтой, Надежду жизни молодой Несчастный видитъ, ловитъ вновь -Опять поетъ, опять любовь Къ свободъ, къ міру въ немъ кипитъ! Онъ къ ней стремится, онъ летитъ, Онъ полонъ милыхъ сердцу думъ... Но вдругъ цъпей жельзныхъ шумъ, Иль хохотъ глупыхъ бъглецовъ — Тюрьмы безсмысленныхъ жильцовъ, Раздался въ сводахъ роковыхъ — И рой видьній золотыхъ, Какъ легкій утренній туманъ, Унесъ души его обманъ... Такъ жнецъ на пажити родной, Стрълой сраженный громовой, Внезапно падаетъ во прахъ --И замеръ серпъ въ его рукахъ... Надежду, радость - все взяла Молніеносная стръла!.. Оставленъ всъми, одинокъ, Какъ въ море брошенный челнокъ Въ добычу яростной волнъ, Онъ увядаетъ въ тишинъ. Участье върное друзей, Которыхъ шумные рои, Подъ ложной маскою любви, Всегда готовы для услугъ, Когда есть денежный сундукъ Или подобное тому, -Не въ тягость болве ему: Изъ ста знакомыхъ щегольковъ, Большаго свъта знатоковъ, Никто ошибкою къ нему

Не залеталь еще въ тюрьму... Да и прекрасно... Для чего? Тамъ ни вина нътъ, — ничего... Чутье животныхъ, модный тонъ Или приличія законъ — Вотъ тайна дружественныхъ узъ, А нъжность сердца, тонкій вкусъ --Причина важная забыть Того, кто слезы долженъ лить... «Ахъ, какъ онъ жалокъ, quelle misère! Какъ потерялся онъ, mon cher!» Лепечетъ милый фанфаронъ — И долгъ пріязни заплаченъ... Зачёмъ пенять? Они умны, Ихъ разсужденія върны: Такъ должно было; напередъ Судьба намъ сдълала разсчетъ: Имъ наслаждение дано, А мив страданье суждено!.. И правы мрачный фаталисть И всёмъ довольный оптимистъ... Система звъздъ, прыжокъ сверчка, Движенья моря и смычка, — Все воля Творческой руки... Или одинъ свиръпый рокъ Въ пучину бъдъ меня завлекъ?.. Такъ пусть же тягостной руки Меня снъдающей тоски, Въ угодность вътренной судьбъ, Не испытаютъ на себъ; Страдальца давняго покой Постыдной зависти чертой Чужаго счастья не смутитъ!.. Коснется ль звукъ монхъ ръчей Твоихъ обманутыхъ ушей? Узришь ли ты, прочтешь ли ты Сіи правдивыя черты?..

Поймешь ли ты, какъ мудрено Сказать въ душт: все ръшено! Какъ тяжело сказать уму: Прости, мой умъ, иди во тьму... Но что? Къ чему напрасный гиввъ? Онъ не сомкнетъ Молоха зъвъ: Безсиленъ звукъ въ моихъ устахъ, Какъ мечъ въ заржавленныхъ ножнахъ... И я въ тюрьмъ... Ватага спитъ; Передо мной едва горитъ Фитиль въ разбитомъ черепкъ; Съ ружьемъ въ ослабленной рукъ, На грудь склонившись головой, У двери дремлетъ часовой; Вблизи усталый карауль: Кто, какъ умъетъ, прикорнулъ. Повсюду сонъ и тишина... Богъ винограда, богъ вина, Сынъ пьяный пьянаго отца, Зачёмъ пріятный гласъ певца, Въ часы полуночныхъ пировъ, Не веселить твоихъ сыновъ? Зачёмъ на лире золотой, Передъ дъвицей молодой, Въ восторгъ чувствъ онъ не гремитъ, А блёдный, пасмурный, сидитъ, Безъ возліяній и друзей, Въ рукахъ едва-ль полу-людей? Не онъ ли свъжесть раннихъ силъ Тебъ на жертву приносилъ Во дни безпечной старины? Не онъ ли розами весны Твой благод втельный бокаль Рукой покорной украшалъ? Свершилось!.. Нътъ его... Ударь Поблекшимъ тирсомъ въ свой алтарь! Продей слезу изъ томныхъ глазъ!..

Твой жрецъ, твой върный жрецъ угасъ! Угасъ, какъ факелъ буйныхъ дъвъ, Исчезъ, какъ громкій ихъ напъвъ: «Эванъ, Эвое, славный Вакхъ!» Какъ разумъ скучный на пирахъ!.. А ты, примърный человъкъ, Души высокой образецъ, Мой благодътель и отецъ, О. Струйскій, можешь ли когда, Добычу гивва и стыда, Пъвца преступнаго простить?.. Какъ погибающій злодъй Передъ съкирой роковой, Теперь стою передъ тобой: Мятежный въкъ свой погубя, Въ слезахъ раскаянья тебя ... овкому В ... Еще мопиъ отцомъ Хочу назвать тебя, зову, И на покорную главу, За преступленія моп, Прошу прощенія любви... Прости меня — моя вина

Прошу прощенія любви...
Прости меня — моя вина
Ужасной местью отміцена!
Завъса въчности нъмой
Упала съ шумомъ предо мной...
Я вижу...

....... Мой стонъ Холоднымъ вътромъ разнесенъ; Мой брошенъ трупъ на снъдь червямъ, И нътъ ни камня, ни креста, Ни огороднаго шеста, Надъ гробомъ узника тюрьмы — Жильца ничтожества и тьмы...



#### 1832.

## СМЕРТЬ СОКРАТА.

(Отрывокъ изъ поэмы Ламартива.)

Сократь утышаеть своихь плачущихь учениковь.

ы плачете, друзья— и плачете въ то время, Когда моя душа, какъ чистый виміамъ, Навъкъ освободясь отъ тягостнаго бремя.

Стремится къ небесамъ, — когда она въ пылу священиаго восторга, Какъ свътлый, горній духъ, стрясая прахъ земной, Изъ царства горести паритъ на лоно Бога

И истины святой.

Что время и что жизнь безъ смерти въ сей юдоли? Зачъмъ пріятно мнъ за истину страдать? Зачъмъ моя душа оковы сей неволи

Пылаетъ разорвать?

Что значить, о друзья, безь смерти добродьтель? Что память мудраго въ потомствъ оживить? Смерть! Смертію одной Верховный Благодътель Её вознаградить.

Она не бичъ людей, но жребій вождельнный, Побъдоносный лавръ, торжественный вънецъ, Которымъ насъ даритъ рукой благословенной Всевъдущій Творецъ.

И если-бъ, вопреки могучему велънью, Я жпзнью дорожилъ и могъ ее продлить, О други, и тогда, покорный Провидънью,

Я не желалъ бы жить.

Не плачьте обо мнѣ: не скорбью удрученныхъ Пріятно мнѣ узрѣть сподвижниковъ моихъ, Но съ радостнымъ челомъ и амброй окуренныхъ,

И въ тканяхъ дорогихъ.

Какъ юноша — женихъ, увънчанный цвътами, Къ невъстъ молодой идетъ при звукахъ лиръ, Такъ я хочу идти, о други, между вами

На смертный въчный ппръ. Что значитъ умереть? Прервать соединенье Небеснаго луча съ презрънною землей, П снова исполнять свое предназначенье

За дверью гробовой.

Напрасно человъвъ стремится за блаженствомъ, Подобный узнику, стрегомому въ тюрьмъ: Одъянный своимъ земнымъ несовершенствомъ,

Блуждаетъ онъ во тьмъ.

Но тотъ, кого волна низвергла въ пристань мира, Кто жизни новый свътъ съ спокойствіемъ узрълъ, Тотъ самъ, какъ лучъ зари, во области эеира,

На небо полетълъ.

Онъ чуждъ уже своей презрънной оболочки; Союзъ съ землей его не въ сплахъ тяготить, И жизнь, и смерть предъ нимъ невидимыя точки:

Онъ снова началъ жить!

— «Но смерть есть чаша золь — край бъдствій и страданій!» Друзья, не можеть быть... Сей тяжкій переломъ Есть странствія конець и горькихъ испытаній, —

И зло вездъ съ добромъ.

Не зримъ ли мы, что день течетъ за мракомъ ночи, Пріятная весна за хладною зимой; Съ воззрѣніемъ на свѣтъ блестятъ младенца очи

Невинною слезой.

Верховнаго Творца могучая десница

Сравняла море зла и море въчныхъ благъ: Предшественница тьмы, безсмертія денница — Вотъ къ Богу первый шагъ.

Не знаю: съ торжествомъ иль грустью безнадежной Ввергается душа въ объятія ея; Но съ чистою душой сей жребій неизбъжный

Не страшенъ для меня.

Я думаю, что Богъ за жизнію земною, Какъ правый и благій, блаженство обречетъ И, сердце поразивъ губительной стрълою, Бальзамъ въ него прольетъ...

Мы слушали... Одинъ, улыбкою сомнънья, Сократовы слова Цебесъ сопровождалъ, — Но полный вдохновенья

Учитель продолжаль:

— Такъ, други! Первый лучь блистательной зарницы, Летучій аромать мастиковь и цвътовь, Сліянный голось дъвь съ гармоніей цъвницы

И звуки милыхъ словъ,— Ничто не превзойдетъ чистъйшаго восторга Страдалицы души, летящей къ небесамъ...

Что жизнь, что смерть, что міръ? Ничто предъ славой Бога. Удълъ нашъ, счастье: тамъ.

Довольно-ль умереть, чтобъ снова возродиться? Нътъ, къ Вышнему предстань съ невинною душой,

Отъ тявна и страстей умъй освободиться Предъ жизнію другой;

Жизнь въ смерть преобрати: земная жизнь — сраженье, Смерть — лавръ, земля — огонь, въ которой человъкъ Свергаетъ навсегда земное облаченье,

Окончивъ краткій въкъ.

Тогда, друзья, тогда, отъ узъ освобожденный, Пріемлетъ онъ уже награду отъ небесъ; Простеръ крылъ, паритъ, онъ тамъ въ съни блаженной — И міръ предъ нимъ исчезъ!

Такъ, смертный счастливый, покорный Вышней власти,

Который суету разсудку подчиниль, Который обуздаль презрительныя страсти,

Законъ и правду чтилъ,

Который ниспроверть безсмертія преграду, Быль злобы врагь, дышаль и жиль однимь добромь, — Страдалець праведный украсится въ награду

Божественнымъ вънцомъ;

Но тотъ, кто ложный блескъ обманчивыхъ мечтаній Священной истинъ безумно предпочелъ, Кто чувственности рабъ, въ юдоли испытаній

Стезей невърной шелъ,

Кто въ вихръ суеты, забавъ п наслажденій, Въ порочномъ торжествъ, какъ Леда, утопалъ. Кто неба гласъ, среди гръховныхъ упоеній,

И совъсть заглушаль, -

О други, никогда тотъ смертный злочестивый Земныхъ своихъ оковъ не можетъ сокрушить... Разрушится надъ нимъ гнъвъ Бога справедливый —

По смерти будетъ жить!

Какъ жалостная твнь преступной Арахнеп, Въ кругу своихъ дътей, страдать осуждена — П неразлучны съ ней сыны ея — злодъп,

И мучится она, -

Такъ точно и душа преступника земнаго Подвергнется навъкъ сей горестной судьбъ — Не къ Богу воспаритъ, но съ тъломъ будетъ снова Въ мучительной борьбъ...

Умолкъ... Сомнительный Цебесъ прервалъ молчанье. «Сократъ, въщаетъ онъ, пріятно для меня На въчность и на судъ небесный упованье:

Безсмертью върю я.

Согласенъ я, что жизнь—ничтожное мгновенье. Тому примъромъ все, тому примъромъ ты; Но дай на мой вопросъ правдивое ръшенье — Я въ бездиъ темноты.

Ты рекъ: душа живетъ за дверью гробовою;

Но если въ факелъ свътильникъ догорълъ, То гдъ огонь? Куда съ послъднею струею Сей иламень отлетълъ?

Свътильникъ и огонь — все вмъстъ исчезаетъ; Душа, безсмертіе не разны, а одно. Безсмертье, какъ огонь, отъ тъла отлетаетъ —

И послъ гдъ-жъ оно?

Иль такъ сравнимъ: душа для чувственнаго тъла Нужна, какъ арфъ звукъ. Отъ времени и лътъ Разрушилась она, разбилась и истлъла...

Гдъ-жъ звукъ, коль арфы нътъ?»

Съ уныніемъ въ очахъ, съ поникшими главами, Внимали мудрецы Цебесовымъ словамъ И мнили: «правъ Цебесъ — и все подъ небесами Готовится червямъ.

Все будетъ жертвою земли и разрушеній; Гдъ звукъ, коль арфы нътъ? Гдъ ждать вънца наградъ?..» ...И мнилось, ожидалъ небесныхъ вдохновеній И генія Сократъ.

Какъ старецъ, на ппру весельемъ оживленный, Какъ солнце, просіявъ въ туманныхъ высотахъ, Изрекъ ему отвътъ страдалецъ незабвенный Въ божественныхъ словахъ:

— Друзья мои! Огонь — инчтожное сравненье Съ лучемъ Всевышняго, съ безсмертною душой: Съ душой и бренностью такое-жъ единенье,

Какъ съ небомъ и землей.

Душа есть чистый свъть, всевидящее око, Предъ коимъ въ жизни сей не скрыто ничего; Все зритъ душа — и здъсь, и въ въчности глубокой — Она душа всего.

Рожденье, красоту и смерть земнаго свѣта, — Все чувствуетъ она, но только внъ себя; Предъ нею будущность туманомъ не одѣта, Предъ ней всегда заря.

Исчезнетъ все, — она, какъ время, непремънна; Гдъ смерть—ей жизнь, гдъ мракъ—ей свътъ. Всегда жива... Исчезнутъ свътъ и тьма, разрушится вселенна — Не рушится она.

Ты мнишь: душа для чувствъ есть арфы слухъ согласный, А арфа будетъ прахъ отъ времени и лътъ. Цебесъ, не льстись мечтой и ложной, и опасной:

Душъ предъла нътъ.

Судьба земныхъ вещей ничтожна, быстротечна; Но тайною душой, но нами движетъ Богъ. Перстъ Божій — звукъ души; какъ Богъ, душа безвъчна... Безсмертенъ я! Восторгъ!..

Но между тъмъ уже румяное свътпло На западъ текло во блескъ красоты И, крояся въ воднахъ, печально золотило Гимета высоты.

Спъшили къ берегамъ, бълъя парусами, Укромныя ладъи веселыхъ рыбарей — И, съ радостными ихъ сливаясь голосами, Пълъ въ рощъ соловей.

И ближе пастуховъ свиръли раздавались,
 И счастливыхъ людей отрада и покой —
 Въ темницъ мудреца — съ тоской согласовались,
 Какъ отблескъ свъта съ тьмой.

# ДЕНЬ ВЪ МОСКВЪ.

Я дома... Боже мой, насилу вижу свътъ!
Мой милый, посмотри, въ умъ я или нътъ?
Не видишь ли во мнъ внезапной перемъны?
Похожъ ли на себя? Съ какой ужасной сцены
Сейчасъ я ускользнулъ!.. Гдъ былъ я, о Творецъ!
Я мукой заслужилъ страдальческій вънецъ!..

Нътъ, Сидоръ Карповичъ, покорнъйшимъ слугою Прошу меня считать, но въ домъ къ вамъ ни погою -Хотя-бъ вы умерли - не буду никогда. «Что саблалось съ тобой?» — Бъда, бъда, бъда! «Положимъ, что бъда; но объяснись, какъ должно». - Нътъ силъ пересказать, наказанъ я безбожно. Послушай и суди: сегодня поутру Самъ чортъ меня занесъ къ mademoiselle Тру-тру, Извъстной жрицъ модъ, торгующей духами, Ликеромъ, шляпками и многими вещами, О коихъ я судить ни мало не привыкъ По правиду: держи на привязи языкъ; Взялъ дюжину платковъ, матерій для жилетовъ И, осмотръвъ мильонъ шнуровокъ и корсетовъ, Заказанныхъ у ней почетнымъ щегольствомъ, Хотъль благодарить за ласки кошелькомъ, -Какъ вдругъ преддверіе блистательнаго храма Звенитъ и хлопаетъ... Вуаль отброся, дама Съ дъвицей въ локонахъ вступаетъ въ магазейна, И милости прошу: баронша Крепсенштейнъ! Взошла - и началась ужасная тревога: «Bonjour, ma chère! Ба, ба, скажите, ради Бога, Ужели это вы, почтенный нашъ Сократъ?» Онъ, какъ сговорясь, вдругъ объ мнъ пищатъ: «Ахъ, Боже мой! Вотъ смъхъ, вотъ чудеса, вотъ странно! Серьезный господинь, который безпрестанно Поносить женскій поль и моды, и весь свъть, Завхаль къ mademoiselle купить себв лорнеть, Колечко, медальонъ иль что-нибудь такое. И что же? На софъ посиживаютъ двое, Какъ будто о дълахъ приличный разговоръ Ведутъ наединъ!» Такой нелъпый вздоръ, Безстыдство матери и дочери въ огласку, Невольно бросили меня сначала въ краску, И я уже хотълъ почтенной Крепсенштейнъ Сказать и пояснить, что если магазейнг Француженки Тру-тру слыветъ Пале-Роялемъ,

То ей, окутанной огромнъйшимъ вуалемъ, Едва-ль не совъстно съ дъвицей прівзжать Въ такой свободный домъ товары покупать. Но быстро всв мои тяжелыя заботы Пресъкли новые парижскіе капоты. «Ахъ прелесть! Что за цвътъ! Прекраснъйшій фасонъ! А эти складочки, а этотъ капишонъ!.. Ахъ маменька! Скоръй, немедленно обновы». - Изволь, мой другъ, изволь! отвътъ, всегда готовый, Быль дочкъ радостной. Баронша въ кошелекъ, А кошелекъ, какъ пухъ, и тонокъ, и легокъ. «Смотрите, да онъ пустъ! — баронша закричала, — Ахъ, мой Создатель! Какъ забывчива я стала, Безъ денегъ вывзжать! А все заторопясь... Mais à propos — ко мнъ съ улыбкой обратясь, Сказала дружески — я видела при входе, Что есть у васъ большой бумажный курсъ въ расходъ. Прошу, отдайте ей за эти пустяки, А завтра мы сочтемъ и прежніе долги». Что делать мне? Полезь къ бумажнымъ кредиторамъ И, въ знакъ почтенія къ уродливымъ узорамъ Парижскихъ епанчей, три сотни заплатилъ. Зато мив и хвала! Сказали: какъ онъ милъ! Конечно, очень миль - подумаль я съ досадой И проклялъ магазинъ со всей его помадой, Чепцами, блондами, а болъе всего Съ гостями въчными бароншами его. Потомъ съ покупкою и книжкою карманной, Довольно гибкою отъ встръчи нежеланной, Я вхаль отдохнуть въ досужный часъ домой. Но вотъ Кремлевскій садъ пестръетъ предо мной. Нельзя не погулять. Өома, держи лъвъе, Къ воротамъ. Стой! Я слъзъ, иду большой аллеей, Любуюсь зеленью и пышностью цвътовъ, Сажусь подъ арками. Тутъ запахъ пирожковъ, Паштетовъ, соусовъ - приманка сибарита -Невольно моего коснулся аппетита...

Толпы зъвакъ еще и гастрономовъ нътъ,-Подумаль я, - велю подать себъ котлеть И выпью рюмки двъ хорошаго Донскаго. Подумалъ — и взошелъ; велълъ — и все готово. Но только състь хотъль, дверь настежъ — п Ословъ Съ отборной партіей бульварныхъ молодцовъ, Какъ водится всегда, охотниковъ до рома, Котлетъ, чужой жены и до чужаго дома, Ввалилъ прямехонько въ ту комнату, гдъ я Готовилъ скромное занятье для себя. «Любезнъйшій мой другь, старинный мой пріятель!» Вскричаль, обнявь меня, сей новый пстязатель. «Здоровъ ли, живъ ли ты? Скажи, какой сульбой Привель меня Господь увидьться съ тобой? Позволь, тебя всего сто разъ я поцълую! Вотъ другъ мой, господа! Мой другъ, рекомендую; Прошу его любить: онъ все равно, что я. А вамъ представлю ихъ, все добрые друзья: Вотъ князь Свистовъ, а вотъ поэтъ Ахтикропаловъ, Сверчковъ, Бостонниковъ, Облизовъ и Пропаловъ. Ей-ей, сердечно радъ! Знакомьтесь поскоръй; Мы время проведемъ, какъ можно веселъй!» И съ этимъ словомъ всв нахалы, пустомели, Вертясь и кланяясь, вокругъ меня обстли. Котлеты между тъмъ свернулися въ желе II лакомпли мухъ покойно на столъ. Жестокая бъда! Но вотъ еще мученье! Является паштеть, огромное строенье, Торжественный вънецъ пскусства поваровъ, Со свитой водокъ, винъ и влаги всёхъ родовъ. Почтеннъйшій Ословъ, на откупъ взявъ желудки, Какъ истинный дълецъ, успълъ уже за сутки Впередъ распорядить явленье пирога --И снова я въ рукахъ могучаго врага! Облизовъ, приступя къ ръшительному бою, Сразилъ чудовище пскусною рукою; Огромный эввъ его на части раздвлиль,

И всякій съ лезвіемъ ко трупу приступилъ. Припомни, какъ терзалъ Демьянъ сосъда Фоку, Какъ потчевалъ его безъ отдыху и сроку, И градомъ потъ съ него, несчастнаго, бъжалъ; Такъ точно и меня знакомецъ угощалъ Безъ срока, отдыха и даже безъ оглядки! «Да кушай, милый мой, вотъ ножка куропатки, Цыплята, голуби и фаршъ — и все тутъ есть. Отвъдай же, мой другъ, прошу тебя я въ честь». Хочу сказать, что сыть — не дасть отвътить слова; Лишь только я начну — и рюмка мив готова. Пей, пей, любезнъйшій! Поменьше говори. Что за бордо, сотернъ, шампанское, смотри! Да кстати, добрый нашъ поэтъ Ахтикропаловъ, Ты такъ запрятался межъ рюмокъ и бокаловъ, Что мудрено тебя найти и съ фонаремъ. Отевистипсь-ка, мой другъ, какимъ-нибудь стишкомъ! - Готовъ! сказалъ поэтъ съ довольною улыбкой: Перстъ ко лбу — и въ ушахъ раздался голосъ хриплый:

«Я съ удовольствіемъ спжу Въ кругу друзей почтенныхъ, И съ чистой радостью гляжу На строй бутылокъ ивнныхъ, Которыхъ слезы, какъ хрусталь Лазурный, бълый и румяный, Кропятъ граненые стаканы — И, не откладывая въ даль, Запью послъднюю печаль».

Скончалъ. Бутылка хлопъ — въ фіалъ зашипъло, И «браво», какъ ядро изъ пушки, загремъло... «Списать стихи, списать! Вотъ истинный поэтъ! Какъ скоро и легко! Отличнъйшій куплетъ!» И вдругъ карандаши и книжки записныя Посыпались на столъ въ хвалу и честь витіи. А я... какъ думаешь? Скоръе шляпу, трость, Да въ общей кутерьмъ, какъ запоздалый гость. Забывши заплатить за гръшныя котлеты,

Которыя опять быть могуть подограты, Бъжать, да какъ бъжать? Безъ памяти, безъ силъ Нашель свой экипажь, какь бъщеный вскочиль. Пошелъ, Оома, пошелъ! Скоръе, ради Бога! Пусть тамъ о бъглецъ идетъ у нихъ тревога... Уже двъ улицы остались позади; Я духъ переводилъ свободиве въ груди, И только изръдка, исполненный боязни, Погони ожидаль, какь будто тяжкой казни. Но всв несчастія, нарочно сговорясь, Предъ домомъ Трефиной меня толкнули въ грязь Безъ всякой милости, съ Өомой, кабріолетомъ, Журналомъ дамскихъ модъ и наконецъ пакетомъ Матерій и платковъ mademoiselle Тру-тру. Какъ Вакховъ гражданинъ, проснувшись поутру, Невесело встаетъ съ услужливой постели,--Вставалъ изъ грязи я безъ плана и безъ цъли. Вдругъ тонкій голосокъ воздушною струей Раздался надъ моей печальной головой: «Вы-ль это? Боже мой! Какое приключенье! Не сдълалось ли вамъ удара отъ паденья? Вотъ люди, соль и спиртъ — они васъ укръпятъ. Прошу взойти на верхъ. Я бросилъ томный взглядъ Въ воздушную страну, изъ коей, мнъ казалось, Истекъ пріятный звукъ. И что же оказалось? Особа Трефиной, дородна и тучна, Какъ на моръ подъ часъ девятая волна, Стояда, на балконъ небрежно опираясь. Что было дълать мнъ? Неловко извиняясь Въ нечаянномъ гръхъ, Оому и фаэтонъ Отправиль я домой, а самь безъ оборонь Отъ выдумокъ судьбы жестокой и нахальной Повлекся къ лъстницъ парадной машинально. Чъмъ встрътили меня --- не трудно угадать. Ни силъ я не имълъ, ни время отвъчать: Напала на меня вся дамская эскадра: Вопросы сыпались, какъ съ Эрзерума ядра.

Богъ знаетъ, до чего-бъ ихъ штурмъ меня довелъ; Но тъмъ окончилось, что подали на столъ. Хвала на этотъ разъ уставамъ просвъщенья! У Трефиной я быль избавлень принужденья: Сказалъ, что не хочу, и дъло ръшено. Сиди, кури табакъ – хозяйкъ все равно. Столъ начатъ хорошо: особы двъ крестились, Потомъ, какъ водится, сперва разговорились О важномъ, напримъръ, что будто секретарь Такого-то суда за рубль лишился мъста, И замужъ за судью идетъ его невъста. Потомъ, на полутонъ понизя разговоръ, Коснулись ближняго. Какой-нибудь узоръ Подола Мотовой въ прошедшее собранье Успълъ пріобръсти всеобщее вниманье. Инаго съ головы размърили до ногъ, И всякій говориль, что думаль и что могъ. Прівзжій между тъмъ господчикъ изъ Калуги Дъвицъ Трефиной оказывалъ услуги: Брался ей косточку разръзать съ мозжечкомъ И многое шепталь, какь кажется, о томъ. Но, какъ бы ни было, столъ кончился исправно. Я время проводилъ ни скучно, ни забавно: Десертъ и кофе шли своею чередой, И я доволенъ былъ объдомъ и собой. Но вотъ что повторю: осмъй мое сознанье, А въра въ дьяволовъ имъетъ основанье. Съизмала върить имъ отъ нянекъ я привыкъ И послъ опытомъ ту истину постигъ. Есть дьяволы — никто меня не переспоритъ — Не мы, а съмя ихъ кутитъ, мутитъ и вздоритъ. Онп, проклятые, безъ тъла и безъ лицъ, Вльзають въ мужиковъ и женщинъ, и дъвицъ; Сидятъ въ нихъ, къ пакостямъ, страстямъ, порокамъ клонятъ

И, разъ на шею съвъ, въ открытый гробъ загонятъ. Старинный Ариманъ и новый падшій духъ

Едва ли не живутъ и давятъ насъ, какъ мухъ! Мив думать хочется, что это не пустое. А впрочемъ вотъ тому свидътельство живое: Дъвица Фольгина по просьбъ двухъ шмелей, Которые, на шагъ не отходя отъ ней, Точили на-заказъ безбожно каламбуры, Разыгрывала имъ отрывокъ увертюры Изъ оперы «Калифъ», потомъ, переходя Отъ аріи къ рондо, нѣжнѣе соловья, Томнте горлицы прелестнымъ голосочкомъ Пропъла пъсню: «Разг весною подъ кусточкомъ» И прочая... Игра и пъніе вокругъ Спрены Фольгиной собрали знатный кругъ: Дивились, хлопали, хвалили, разсуждали И чудомъ изъ пъвицъ торжественно назвали. Одинъ изъ сказанныхъ услужливыхъ господъ Приходить вив себя, какъ оберъ-франть и мотъ, Скользя, подходить къ ней съ улыбкой чичизбея. «Позвольте, говоритъ, божественная фея, Устами смертнаго коснуться вашихъ рукъ! Меня очароваль непостижимый звукъ, Произведенный пхъ летучими перстами». Съ симъ словомъ подлетълъ и страстными губами Хотълъ восторгъ любви рукъ ея принесть. Она, заторонясь навзднику присвсть, Нечаянно ногой за кресло зацъпила И франта на паркетъ съ собою уронила. «Ай! Ахъ!» какъ водится; но дёло ужъ не въ томъ: Закрывъ лицо и грудь, горящія стыдомъ, Какъ серна, бросилась въ другую половину, А ловкій петиметръ, прелестную картину Увидя и другимъ немножко показавъ, Поднялся охая, какъ будто онъ и правъ. Что было слъдствіемъ — никто меня не спроситъ: Кто нюхаетъ табакъ, кто лимонаду проситъ, Кто сожальеть вслухь и очень радъ тайкомъ, Кто утирается батистовымъ илаткомъ

И далъе. Межъ тъмъ отецъ и мать иввицы, Разгладя нехотя наморщенныя лица, Карету — и съ двора. Я тоже замышляль; Но Спдоръ Карповичъ тревогу прокричалъ: «Куда, куда и вы?.. Гей, люди, повельнье: Вотъ шляпа вамъ и трость - убрать на сохраненье! Ни шагу изъ дому, ни капли воли нътъ. Вы партію жент составите въ пикетъ, Бостончикъ или вистъ. Два столика готовы — Прошу не отказать, не будьте такъ суровы!» Застлъ я нехотя, смертельно не любя Для прихоти другихъ женпровать себя. Проходить чась и два — намъ дъла нътъ ни мало: Сражаемся и все!.. Мнъ даже дурно стало! Виконтъ Дела-клю-клю, парижскій патріотъ, Оставя въ Франціи жену и эшафотъ, Чтобъ быть учителемъ у русскихъ самовдовъ, По счастью быль тогда изъ близкихъ мив сосъдовъ. Viconte, prenez ma place, сказалъ я обратясь. «Bon, bon!» онъ отвъчалъ. И я, перекрестясь, Но только вфрно ужъ неявно и наружно, Пошель изъ-за стола разсъять мигь досужный. Послушай, что теперь случилося со мной, И върь, что всъ дъла текутъ не сатаной! Въ исходъ одного большаго корридора Вдругъ слышится мнъ смъхъ и шепотъ разговора. Подслушать тайну - есть позорная черта, Вдали остановясь, подумаль я тогда. Быть можетъ, черезъ то я много потеряю... Но чортъ меня возьми! Я точно различаю Дъвичьи голоса. Послушаю секретъ... Подкрался и взошель въ ближайшій кабинетъ. Вотъ тайный разговоръ отъ слова и до слова:

Дъвица І-я.

Да знаешь ли ты, чъмъ Анета нездорова? Дъвица 2-я.

Неужели уланъ?..

I-я.

Ужъ знаетъ вся Москва!..

Прошу покорнъйше!.. Но только онъ едва Останется въ глупцахъ.

2-я.

О, это въроятно!..

А впрочемъ, милая, какой мужчина статный!

**I-я.** 

Не Сонинъ.

2-я.

Ха, ха, ха! Я думаю, наскучилъ!

I-a.

Пустою нѣжностью въ два мѣсяца пзмучилъ! Ахъ, что за валалей! Въ отставку, со двора!...

2-я.

Налетовъ, камеръ-пажъ... Ма chère, убей бобра.

**I**-я.

Et vos affaires?

2-я.

Hélas! сказать тебъ не смъю!

I-я.

Забавно! До сихъ поръ?..

2-я.

Онъ слепъ, а я робею!

I-я.

Кто этотъ въ парикъ, осанистый брюнетъ, Играетъ съ Трефиной такъ счастливо въ пикетъ? Не знаешь ты его? Опъ мастерски играетъ. Но Трефина, повърь, не много потеряетъ, Хотя-бъ онъ на нее сто тысячъ записалъ.

2-я.

Какъ? что? онъ на ногъ?..

366

I-я.

Контрактъ ужъ подписалъ: Что выиграетъ тузъ, тъмъ пользуется дама.

2-я.

Fi donc! Такъ нагло жить и не бояться срама!.. А этотъ пасмурный и скучный кавалеръ, Разбитый лошадьми, точь въ точь, какъ grand — misère Изъ двухъ: или влюбленъ, или глупецъ тяжелый!

I- 8.

Тсъ!.. кажется, идутъ!.. Оправимся, пойдемъ!.. Каковъ былъ разговоръ! Что думаешь о немъ? А въ заключеніе, какъ выражено внятно: Влюбленъ или глупецъ!.. Не правда ли, пріятно? А дълать нечего: наука для ушей. Не даромъ говорятъ, есть кошки для мышей. Итакъ, оправившись, какъ скромныя дъвицы, Вернулся я опять въ клубъ новостей столицы. Вхожу — и вижу тамъ всезнаекъ дорогихъ Въ кругу ихъ маменекъ и тетенекъ съдыхъ. Онъ уже опять и кротко, и невинно, Какъ куколки, сидятъ въ бесъдъ благочинной И, только изръдка кивая головой, Дивуются вранью разскащицы одной. Я долго не спускаль исподтишка ихъ съ глазу; Но вдругъ: «отъ сорока и восемьдесятъ мазу...» Раздалося въ углу. II что же? Мой брюнетъ, (Что нынъ на ногъ) огромнъйшій пакетъ Имъя предъ собой наличныхъ ассигнацій, Оставя козырей къ услугамъ древнихъ грацій, Какъ бъсъ, понтируетъ съ какимъ-то толстякомъ. Что разъ, то «attendez!» то транспортъ, то съ угломъ!.. Толстякъ уже пыхтитъ, лицо красиве рака, А все задорнъе заманчивая драка. Но наконецъ изтъ силъ!.. «Нельзи-ль перемънить? Прошу, мечите вы!.. Хоть карту бы убить!..»

Ни слова вопреки. Серіозно, равнодушно Колоды обмънилъ злодъй его послушный И мечетъ. Первая убита толстякомъ; Вторая - также. Тузъ и дама пикъ съ угломъ Убиты. Карты въ тасъ. Толстякъ свободнъй дышетъ. Другая талія — толстякъ беретъ и пишетъ «Тьфу счастіе!» ворчить съ досадою брюнеть И съ мъста пересълъ. «Пятьсотъ рублей валетъ!» Вспотъвшая рука банкера задрожала... Ждутъ оба... карты нътъ... идетъ — направо пала!... «Насилу! — онъ опять — проклятое пліе!.. Онъ и отыгрывать! Скажите, сряду двъ И три!.. Опять идетъ!» Признаться, эта сцена --Игры и счастія слъпая перемъна -Невольно и меня влекла въ среду толны Зъвакъ, которые, недвижны, какъ столбы, У стульевъ игроковъ, разиня ротъ, стояли И съ нетерпъніемъ конца задачи ждали. Понтеръ не сводитъ глазъ; торопится брюнетъ --И вдругъ четвертый разъ на правую валетъ: «Фальшь!» толстый закричаль. «Вотъ скраденная карта!» Хватаетъ за рукавъ, и съ перваго азарта Сразмаху бацъ его колодою въ високъ... Банкеръ встаетъ, но стулъ какъ разъ сбиваетъ съ ногъ. Кровь брызжетъ. Деньги, столъ, мелъ, щетки, два стакана Летять за нимъ во следъ безъ цели и безъ плана. «Убійство! карауль! спасите!» раздалось — И все собраніе ръкою разлилось: «Гей, люди, кучера! Салопы и кареты!» Бъгутъ по лъстинцъ, едва нолуодъты, Тъснятся, падаютъ, толкаются, пищатъ — И мигомъ опустълъ плачевный маскарадъ... Я... Боже упаси свидътельственной роли! И что мудренаго? Боясь такой же доли, Хоть съ роду не бывалъ картежнымъ подлецомъ, Схватя чужой картузъ, скоръй оттоль бъгомъ. Зову извощика, скачу, какъ изъ Содома,

И вотъ, какъ впдишь самъ, сейчасъ лишь только дома!.. Петрушка, гдъ халатъ? Сними скоръе фракъ, Оправь мою постель, дай трубку и табакъ!.. Гостей не принимать! Гони ихъ, бей, коль можно — И убирайся самъ... Я золъ теперь безбожно!

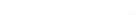

# КРЕДИТОРЫ.

Что дёлать мнё отъ кредиторовъ? Они замучили меня! Отъ ихъ преслъдующихъ взоровъ Хоть бросься въ воду изъ огня! Пугаясь встрачи ихъ накладной. Вездъ я бъгаю, какъ воръ. Но, Боже мой, какъ не досадно: Гдъ ни ступи, — все кредиторъ! Какъ саранча, какъ ополченья Тъней, лишенныхъ погребенья, Вокругъ Хароновой ладыи — Толиятся вкругъ меня стадами Съ своими жадными руками Враги-мучители моп! Какъ на трепещущее тъло Въ степи упавшаго быка Глядитъ толпа воронья смёло, Алкая жданнаго куска, --Такъ мнъ глядятъ они въ глаза Съ ландшафтомъ харь и выраженья Досады, злости, нетеривныя, Притворной ласки — и следятъ Меня, какъ рыбу или кладъ! «Когда же? скоро-ли? да что-же? «Намъ деньги нужны — въдь пора «Легко ли ждали мы!» О Боже, Хоть отрекайся отъ двора!

Имъ деньги надобны - вотъ повъсть; Кому-жъ не надобны они? Сошлюсь на чью хотите совъсть. Я вновь бы заняль сотни три, Да что-жъ, когда никто не въритъ, А только требують уплать; Тутъ даже всякъ залицемъритъ, Какъ за грёхи потянутъ въ адъ... «Какъ быть, любезные, терпите! Запмодавцамъ мой отвътъ — «Въ другое время приходите. «Теперь, ей-ей, ни гроша нътъ!» Отпъвши такъ серіознымъ тономъ Иль добрый день, иль добра ночь, И кто съ упрекомъ, кто съ поклономъ, Они идутъ лъниво прочь. Что-жъ други? Честность несомнънно Въ странъ подсолнечной нужна; Но, признаюсь вамъ откровенно, Нужда ужасна и сильна! Не всякій выгодно повздоритъ Съ негодной фуріей-нуждой, За словомъ дъло переспоритъ, Хоть будь волшебникъ непустой! Скажу короче: благороденъ, Богатъ, покоенъ и свободенъ, Кто обстоятельствамъ не рабъ, Кто самъ больной и эскулапъ... Но тотъ, кого судьба отъ скуки Согнуть изволить въ три дуги, Хоть будь самъ чортъ, да пусты руки, Безъ покровительствъ и поруки, -Тотъ носъ и уши береги! Бываль и я когда то въ свътъ, Кой-что неръдко замъчалъ — И что-жъ осталось на примътъ? Не много чести я видалъ!

Случалось вскользь видать въ прихожей Или на рынкъ гдъ-нибудь, Но все съ такой дурною рожей, Что даже страшно и взглянуть! А у вельможъ, господъ чиновныхъ, Военныхъ, свътскихъ и духовныхъ, Въ картежныхъ клубахъ и парадахъ Они являются безъ ней, А что того еще смъшнъй Они, съ богатствомъ и чинами, Живутъ одними лишь долгами... И видълъ я издалека, Что отъ долговъ иные бары, Хотя толсты, какъ самовары, Но вмъстъ тоньше волоска И легче перышка Гагары! Ихъ очень много-перечесть За трудъ излишній почитаю, Но вотъ о чемъ васъ вопрошаю: Куда-жъ они зарыли честь? Смотрите: Н\*\*\* спъшитъ къ объду, Въ ландо разлегшись щеголькомъ, --И вотъ оставивши бесъду, Домой торопится ившкомъ. Карета, лошади, лакеи Исчезли вдругъ, какъ чародъи: Онъ конфискованъ за долги... И... здъсь-то честь побереги!.. Спокойно лежа на диванъ, Съ хорошей трубкой табаку, Имъя тысячъ сто въ карманъ-Да ни полтинника въ долгу — Конечно, намъ о благородствъ Легко судить и разсуждать И всёхъ нечестныхъ осуждать. Но при большомъ недоброхотствъ Слѣпой фортуны мудрено

Сказать, что бъдность и раздолье, Квасъ и шампанское, подполье II пышный замокъ — все равно! Привычка къ старому невольно Банкрота мучитъ и крутитъ, И превратиться въ Ира больно Тому, кто жилъ, какъ сибаритъ. Что-жъ делать въ море отъ ненастья? Искусный править у кормы. Чёмъ замёнить потерю счастья? Искусно деньги брать взаймы. «Но брать взаймы, такъ брать съ отдачей». Рычить кредиторскій подьячій, «На это есть свои права». О, золотая голова! Давай лишь денегъ намъ поболъ, Подъ роснись или подъ закладъ (Чему не всякій впрочемъ радъ), А тамъ въ твоей, пожалуй, волъ По сроку требовать назадъ. Греми, великій мужъ, протестомъ И апелляцій не забудь; Коль нужно будетъ, то присъстомъ Махни по формъ въ Земскій Судъ И налъпи на просьбъ въ пудъ Печать свинцовой гирей съ тъстомъ. А мы червонные твоп Межъ тъмъ на мелочь размъняемъ. Когда-жъ до мъднаго рубля Събдимъ, убъемъ и протранжиримъ, То, совъсть бережно храня, Тебъ-жъ его на зубы кинемъ И будемъ вновь тебя просить, Нельзя ли вновь насъ одолжить... Богатъ я, милый, - вотъ проценты Изволь и съ суммой получить. Безъ денегъ - другъ мой, документы

Храни, чтобъ все не упустить! Расписка, вексель — деньги то же. А если вздоръ — но отъ чего Межъ тъмъ избави тебя, Боже! — Въ уплату рвенья твоего Ты не получишь ничего, -То укръпись по-философски, Судомъ раздълки не просп II, какъ процентщикъ, по-геройски Пустой урокъ перенеси! Зачъмъ срамить себя безславно? Припомни только безъ хлонотъ Панглоса мудраго разсчетъ: Онъ доказалъ и очень явно, Что зло съ добромъ въ связи издавна — II все здёсь къ лучшему идетъ... Такъ что-жъ печальною мечтою Тревожить робкіе умы? Перо съ бумагой предо мною — Давайте денегъ мнъ взаймы. А васъ, старинные знакомцы, Прошу мив въ уши не жужжать И знать потверже, что червонцы Сходиве брать, чвмъ отдавать... Отдамъ, отдамъ и вамъ, повърьте; Но, ради Бога, вкругъ меня Безъ шабаша не лицемърьте, Дождитесь радостнаго дня! Вотъ мы поправимся немного, Свалимъ огромные гръхи — II не всегда невъжды строго Судить насъ будутъ за долги, Какъ нынъ судять за стихи... Прощайте! — Охъ. какъ будто стало Теперь на сердцъ веселъй; Авось мучителей, хоть мало, Я тронулъ логикой своей!..

# ЧУДАКЪ.

Дорогой въ градъ Первопрестольный, Часа въ четыре поутру, Игрой судьбины самовольной Къ ямскому сонному двору Примчались быстро другъ за другомъ Двъ тройки и карета цугомъ. Уланъ - красавецъ и корнетъ, Мужчина въ фракъ, среднихъ лътъ, И барышня свъжъе розы, Съ служанкой сивой, какъ морозы, Выходять — входять, и гей, гей! Давайте чаю поскоръй!.. Читатель! Върно вамъ знакомы Неугомонные содомы Неугомонныхъ ямщиковъ? Итакъ, оставя кучеровъ И слугъ вертъться возлъ съна И воевать за рубль промъна, Посмотримъ лучше на свою Разнообразную семью. Облокотяся нерадиво На столъ, дъвица молчаливо Сидитъ за чайникомъ своимъ; Уланъ, съ искусствомъ щегольскимъ Игран перстнемъ и часами, Въ карманъ не лъзетъ за словами И, какъ учтивый кавалеръ, Желаетъ знать все, напримъръ: Кто такова она? откуда? Какъ имя ей? Мими, Земруда, Или подобное тому? Находить въ ней достоинствъ тьму,

Обвороженъ ея румянцемъ, Дивится вслухъ прелестнымъ пальцамъ. А втайнъ - ножкъ; да притомъ Онъ мыслитъ также о другомъ. Невольно барышня красиветь; Но онъ ни мало не робъетъ, Осаду правильно ведетъ И смъло въ чашку рому льетъ... Другая ръзкая картина: Во фракъ, среднихъ лътъ мужчина, Качая важно головой, Какъ будто занятый большой Алгебранческой повъркой, Съ полуоткрытой табакеркой И весь засыпанъ табакомъ, Ходилъ задумчиво кругомъ. Вдругъ скуча долгимъ размышленьемъ, Подходить къ барышив съ почтеньемъ И предлагаетъ ей: чего? Понюхать... Барышня его Глазами мъритъ съ удивленьемъ И отвъчаетъ съ наклоненьемъ: «Покорно васъ благодарю: Не нюхаю п не курю». Въ отвътъ ни слова, хладнокровно Отходитъ прочь сопутникъ скромный. Минуты двъ спустя потомъ, Вновь угощаетъ табакомъ: «Прошу понюхать!» — Я сказала, Смутясь девица отвечала, Что я не нюхаю. - Уланъ, Поставя выпитый стаканъ, Взглянулъ, скосясь, на господина; Но беззаботливая мина Въ шпрокомъ фракъ чудака Смягчила гиввъ его слегка. Пуншъ снова налитъ; все какъ прежде.

Но непонятному невъждъ Неймется: барыший опять Идетъ табакъ свой предлагать. «Прошу понюхать!» — Градомъ слезы Кропять данить предестныхъ розы. - Что вамъ угодно отъ меня? Векричала жалостно она, Подите дальше ради Бога! «Опять, ужъ это слишкомъ много! Вскричалъ значительно уланъ. «Вы наглы, сударь, вы буянъ! Прошу раздёлаться съ корнетомъ За наглость дамё пистолетомъ». — Зачъмъ не такъ: я очень радъ. Готовы пули. Идуть въ садъ; Курки на взводахъ -- бацъ! Съ корнета Летитъ долой полъ-эполета; Соперникъ живъ, безъ картуза. Глядятъ, разиня ротъ, въ глаза Другъ другу храбрые герои; Нотомъ сближаются — и двог Вдругъ составляютъ одного! Ура! -- и больше ничего... На столъ являются бутылки. Уланъ, въ движеньяхъ гибва пылкій, Былъ въ дружбъ также щекотливъ: Въ карманной книжкъ начертивъ Свой полный адресь въ память другу, Пожаль ему усердно руку, Два раза въ лобъ поцъловалъ II въ ближній городъ поскакалъ. А барышня? О други, прежде, Пока забавному невъждъ. Защитникъ скромности - корнетъ Далъ въ руку смертный пистолетъ, Она, съ досады и испуга, Не дождалась другаго цуга

И кое-какъ на четвернъ Съ двора сверкнула въ тишинъ: А нашъ чудакъ съ серьезной маской Теперь одинъ въ кибиткъ тряской Летитъ дорогой столбовой — На встръчи новыя и бой. II точно: вдругъ въ глуши крапивной Онъ слышетъ стонъ и вопль разрывный, И колокольчикъ въ сторонъ. Кинжалъ и сабля на ремнъ, Ружье съ картечью у лакея, -Чего бояться? Не робъя, Летитъ крапивою на стонъ — И что-жъ, кого встръчаетъ онъ? Два мужика... Одинъ съ дубиной, Съ звъроподобной образиной, За вожжи держитъ дошадей Несчастной барышни моей; А кучеръ съ старою служанкой Лежатъ бездушною вязанкой, Опутаны безъ рукъ и ногъ Веревкой вдоль и поперекъ... О Боже! Стой! вскричаль онъ внятно, Вооруженный сбруей ратной, Сибшить къ красавиць. Кинжалъ Съ ружьемъ и саблей заблисталъ. Злодъи въ бътство. «Вы свободны!» Гласитъ ей витязь благородный. Пошло все прежнимъ чередомъ, И онъ — въ каретъ съ ней вдвоемъ, Какъ другъ и ангелъ охранитель. «Чамъ заплачу вамъ, мой спаситель?» Твердитъ дъвица чудаку. - Прошу понюхать табаку!.. А послъ? Что болтать пустое? Они въ Москву явились двое,

Смъялись, думали; потомъ Накрылъ священникъ ихъ вънцомъ; Потомъ все горе позабыли, Гуляли, спали, ъли, пили — И, пріучившись къ чудаку, Она привыкла къ табаку.



## 1832-1838.

#### АВТОРЪ И ЧИТАТЕЛЬ.

#### Авторъ

озвольте вамъ поднесть Тетрадь мопхъ стиховъ...

> Читатель. Извольте.

> > Авторъ.

Прикажете прочесть Съ полдюжины листовъ?

Читатель.

Увольте!

Авторъ.

Статейки хороши — Вотъ эти напримъръ!..

Читатель. Прекрасны. 379

Авторъ.

А сколько въ нихъ души! А рифмы, а размъръ!

Читатель.

Ужасны!

Авторъ.

Хочу, чтобы меня Смирдинъ хвалилъ.

Читатель.

Отрадно.

Авторъ.

Почтеннъйшему я Двъ книги подарилъ.

Читатель.

Ну, ладно.

Авторъ.

Я вижу, отъ стиховъ Вы любите зъвать?

> Читатель. Безмърно.

> > Авторъ.

Плодомъ монхъ трудовъ Нельзя пренебрегать.

> Читатель. О, върно...

> > Авторъ.

Желаю васъ спросить: Вы шутите иль нътъ? Читатель. Немного.

Авторъ.

Прошу не позабыть, Что колкій я поэтъ...

> Читатель. Какъ строго!

> > Авторъ.

Сатиру въ цълый томъ И сотню эпиграммъ...

Читатель.

О Боже!

Авторъ.

Во гнѣвѣ роковомъ Готовлю я врагамъ...

Читатель.

И что же?

Авторъ.

Узнаете же вы, Что значу я между...

Читатель.

Глупцами?

Авторъ.

Восплещетъ полъ-Москвы Правдивому суду...

Читатель.

Надъ вами!

### КАРТИНА.

О, толстый мужъ, и поздно ты, и рано, Съ чахоточной женой, сидишь за фортепьяно,— И царствуетъ тогда и смѣхъ, и тишина... О, толстый мужъ, о, тонкая жена! Приходитъ мнѣ на мысль извѣстная картина — Танцующій медвѣдь съ наряженной козой... О, если-бъ кто-нибудь увидѣлъ господина, Котораго теперь я вижу предъ собой, То вѣрно бы сказалъ: премудрая природа, Ты часто велика, но часто и смѣшна! Простите мнѣ, но вы — два страшные урода, О, толстый мужъ, о, тонкая жена!

### напрасное подозръніе.

«Нътъ, это, другъ, не сновидънье:
Я вижу у тебя есть женскій туалетъ!
Женатъ ты?» — Нътъ...
«Не можетъ быть! — Какое подозрънье!
Ты знаешь самъ: я женщинъ не терплю!
Откуда-жъ у тебя явились папильотки?»
О, милый мой! Повърь, не отъ красотки:
Неръдко завивать собачку я люблю!

# удивительное приключеніе ОДНОГО СТИХОТВОРЦА

Два дня, двъ ночи онъ писалъ, На третью, наконецъ, усталъ, Уснулъ—и что-жъ? О удивленье! Окончилъ сонный сочиненье!

> Вдругъ видитъ онъ Престрашный сонъ,

Что будто демонская сила Со всёхъ сторонъ Его въ постели окружила, И будто самъ верховный бёсъ,

Мохнатый, Какъ уголь черный и рогатый,

> Подъ занавъсъ Къ нему залъзъ...

Вотъ онъ встаетъ, творитъ молитву — И вызвалъ демона на битву. Не знаю, долго или нѣтъ, Продлилось грозное явленье; Но только выигралъ поэтъ Великое сраженье: Всю кръпость мышцъ своихъ собралъ И чорта бъднаго на части разорвалъ... Но съ къмъ онъ именно сражался? Уже-ль никто не отгадалъ? Ему нечистымъ показался Его стиховъ оригиналъ! Что если бы въ жару подобныхъ сновидъній Кончались точно такъ И многія изъ русскихъ сочиненій? Но нътъ! Уменъ лукавый врагъ, И въ этой жизни онъ никакъ Не хочетъ насъ оставить безъ мученій.

# ГЛАЗА.

Нельпинъ въритъ и всему, И безъ понятія, и слъпо; Недумъ, не въря ничему, Опровергаетъ все нелъпо. Скажите первому шутя, Что муха носъ ему откусить, --При этой новости онъ струситъ И вамъ повъритъ, какъ дитя! Спросите дружески Недума: Счастливъ ли онъ своей женой И не скрываетъ ли, безъ шума, Ея фантазій, какъ другой? Онъ вамъ отвътитъ: «О напрасно Я ею счастливъ и богатъ!» А между тъмъ давно ужъ гласно. Что онъ невыгодно женатъ... Противоръчіе во митивахъ — Оригинальный ихъ девизъ, И то же самое въ явленьяхъ Большаго свъта и кулисъ: Одинъ живетъ слепою верой Въ чужія мысли и дъла. Другой скептическою мърой Опредъляетъ цвну зла. И тотъ, и этотъ безъ ошибки Судить готовы обо всемъ, -И кромъ горестной улыбки

Надъ ихъ мечтательнымъ умомъ
Они все видятъ и покойны...
Такъ странникъ въ жаркій лѣтній день
Встрѣчаетъ ключъ въ пустынѣ знойной
И пальмы сладостную тѣнь.
И кто узналъ, гдѣ нашъ Іуда?
Когда обрушится, откуда
Неизбѣжимая гроза?
А для того имѣть не худо
Свои хоть слабые глаза...



# ФАЛЕРІЙ.

(Нзъ Легуве.)

### СЦЕНА І.

Комната, обитая чернымъ бархатомъ.

Планальшицы: Мессенія, Ефрозина и Лупреція, и распорядитель похоронь.

### Распорядитель.

Готовы ли? — Пора! Послѣдуйте за мной Съ слезами на глазахъ, съ поникшей головой, Какъ тѣни свѣтлыя въ одеждахъ погребальныхъ. Мертвецъ уже въ гробу, среди рабовъ печальныхъ; Съ оливной вѣтвію стоитъ унылый сынъ — За дѣло!

#### Мессенія.

Но цена, награда, господинъ?

Распорядитель.

Цъна вамъ двадцать драхмъ.

#### Мессенія.

Возможно-ль? Изступленье, Отчаянье и плачъ за это награжденье?

#### Распорядитель.

Даю вамъ тридцать; но исполнить договоръ: Чтобъ было все — и вонль, и бъщенство, и взоръ, И поступь грозная Вакханки безнадежной; Раскинуть волосы по груди бълосиъжной — И крови...

#### Мессенія.

Вотъ она, священная игла—
Она не пощадитъ ни тъла, ни чела.
Но кровь— не слезы: нътъ, слезами мы богаты;
Мы требуемъ за кровь всегда особой платы.

#### Распорядитель.

Согласенъ; но за то, съ удвоенной цѣной, Растрогайте народъ удвоенной тоской.

#### Мессенія.

Повърь: не заслужу холоднаго упрека; Я слишкомъ тронута судьбою человъка, Лежащаго въ гробу. Сто драхмъ— и мы идемъ.

#### Распорядитель.

Э, полно! Шестьдесятъ.

Мессенія.

Готовы!

СЦЕНА ІІ.

Плакальщицы и Фалерій.

Мессенія.

Такъ начнемъ —

Сперва Лукреція, за нею Ефрозина,— И послъ я.

# Лунреція (поеть).

Увы, несчастная кончина!
Онъ палъ, мужъ брани и мечей...
Греми, греми мой стонъ, теките изъ очей Потоки слезъ красноръчивыхъ!
Когда вашъ громъ, изъ облаковъ,
О, сонмы праведныхъ боговъ,
Устанетъ поражать главы непобъдимыхъ,
Главы, достойныя вънковъ,
Мужей, землей боготворимыхъ,
Безъ алтарей — полубоговъ?

Мессенія (тихо Ефрозинь).

Я думаю: для васъ Евоимій не скупился Сегодня поутру?

#### Ефрозина.

О, нѣтъ! Онъ расплатился За вина и плоды. Одно его гнететъ: Торговка съ этихъ поръ ужъ въ долгъ не продаетъ...

(Замьтиет, что Лукреція кончила).
Увы! Безвременныя дапи
Съ земли уносятъ небеса,
И смерти гибельныя длани
Зіяютъ тамъ, гдъ юность и краса
Подъ сънью славы и надежды
Цвътутъ для будущихъ временъ!
О, для чего сомкнулись въжды
Того, который былъ безсмертью обреченъ?..

Лунреція (Мессеніи).

Но гдъ же ты была?

#### Мессенія.

Вчера?.. Ахъ какъ счастливо Я вечеръ провела! Сначала прихотливо Мнъ Фидій по ръкъ катанье предложилъ — Мы плавали; потомъ — онъ, право, очень милъ!..

387

# "МАРІЙ".

(Начало неоконченной поэмы.)

Былъ когда-то городъ славный, Властелинъ земли и водъ: Въ немъ кипълъ самодержавный И воинственный народъ. Въ пышныхъ мраморныхъ чертогахъ Подъ защитою боговъ. Или въ битвахъ и тревогахъ Былъ онъ страшенъ для враговъ. Степи, горы и долины И широкія моря Покрывали исполины Двухъ-стихійнаго царя. И сосъдніе владыки, И далекія страны Передъ нимъ, какъ повидики, Были вст преклонены. Багряницею и златомъ Онъ роскошно ихъ дарилъ И убійственнымъ булатомъ Въ страхъ и ужасъ приводилъ; Подавлялъ свиръпой тучей Онъ судьбы чужихъ племенъ... Кто не зналъ тебя могучій, Знаменитый Карвагенъ?..

# Алфавитный указатель.

| <b>А</b> вторъ и читатель (1832—1838)  | отран. | T                                            | гран. |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------|
|                                        |        | Другу моему А. П. Лозовскому                 |       |
| Акташъ-Аухъ (1832)                     | 58     | (1832)                                       | 19    |
| Арестанть, ноэма (1828)                | 341    | Друзьямъ (Къ) (1832)                         | 31    |
| Атепсту (1834—1835)                    | 102    | Дъвушки сонъ (1833)                          | 72    |
| Ахалукъ (1833)                         | 74     | <b>Е.</b> И. Бибиковой (Къ) (1834—           |       |
| Баю, баюшки, баю (1834—1835)           | 97     | 1835)                                        | 96    |
| Божій судь (1834)                      | 85     | Живой мертвецъ (1832)                        | 23    |
| Бонапарте, изъ Ламартина (1833)        | 165    | Table Mepibers (1002):                       |       |
| Букеть (1832)                          | 42     | <b>З</b> аря вечерняя (1832)                 | 33    |
| Бълая ночь (1837—1838)                 | 111    | «Зачемь задумчивыхь очей», пес-              |       |
|                                        |        | ня (1832)                                    | 44    |
| Вечерняя заря (1832)                   | 33     | «Зачёмъ хотите вы лишить»                    |       |
| Виденіе Брута, ноэма (1833)            | 284    | (1834)                                       | 87    |
| Виданіе Валтасара, изъ Байрона         |        | Звѣзда (1832)                                | 39    |
| $(1829)\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ | 141    | Злобный геній, изъ Ламартина                 | 00    |
| Водопадъ (1832)                        | 23     | (1826)                                       | 138   |
| Воспоминаніе (1826)                    | 6      | (1020)                                       | 100   |
| Восторгъ, изъ Ламартина (1826).        | 135    | <b>П</b> ванъ Великій (1833)                 | 82    |
| Въ вамять благотвореній Але-           | 100    | Иманъ-Козелъ, поэма (1826)                   | 192   |
| ксандра I Императорскому Мо-           |        | ІІменинику — А. П. Лозовскому                | 102   |
| aronarour Vurnonarmore (1996)          | 9      |                                              | 64    |
| сковскому Упиверситету (1826)          | 3      | $(1833)\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ | 0.4   |
| Вънокъ на гробъ Пушкина (1837 —        | 100    | <b>К</b> артина (1837—1838)                  | 115   |
| 1838)                                  | 103    | Картина (1832—1838)                          |       |
| 73 (1000)                              |        |                                              | 381   |
| Гаремъ (1832)                          | 59     | Кредиторы (1832)                             | 368   |
| «Гдь ты, души моей богипя»             |        | Когда-то (1837—1838)                         | 112   |
| (1826-1830)                            | 17     | Кольцо (1832)                                | 40    |
| Геній (1826)                           | 9      | Коріоланъ, поэма (1834)                      | 288   |
| Герменчугское (Гребенчугское)          |        | Коса черная (1832)                           | 56    |
| кладонще (1833)                        | 275    | Красавиць глупой (1834—1835)                 | 102   |
| «Глаголомъ совъсти нещадной»           | n      | Кремлевскій садъ (1832)                      | 61    |
| (1826-1830)                            | 17     | Къ друзьямъ (1832)                           | 31    |
| Глаза (1832—1838)                      | 383    | Къ Е. II. Бибиковой (1834—1835)              | 96    |
| Глаза чериме (1834)                    | 87     | Къ М. А. Я—ой (1837—1838).                   | 115   |
| Глуной красавицѣ (1834—1835).          | 102    |                                              | 129   |
| Голова мерткая (1832)                  | 57     | Къ набъленной красавицъ (1837—               |       |
| Грусть (1834—1835)                     | 101    | * 202                                        | 116   |
| Гръшинца                               | 123    |                                              |       |
| 1                                      | 120    | Лунный свыть, изъ Виктора Гю-                | 1     |
| Демонъ вдохновенья (1833)              | 66     |                                              | 170   |
|                                        | 356    | Любовь (1826)                                | 7     |
| «Добрый витязь, скинь шеломъ»          | 550    | Людовикъ XVII, ноэма (1834—                  |       |
|                                        | 01     | 1838)                                        | 311   |
| (1833)                                 | 81     | Marie parago mana                            |       |
| «Долго-ль будеть вамь безь умол-       | 110    | Марій, бачало необонченной                   | 90=   |
| ку идти», ивсня (1837—1838)            | 113    | поэмы (1832—1838)                            | 581   |

| Стран.                                  | Стран.                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Мертвая голова (1832)                   | Раскаяніе (1833) 70                     |
| Мертвецъ живой (1832) 23                | Рокъ (1832)                             |
| Мечта, изъ Ламартина (1832) 155         | Романъ черкесскій (1832) 50             |
| Моему генію (Къ) 129                    |                                         |
| Mope (1832) 21                          | Садъ Кремлевскій (1832) 61              |
| Мории и тень Кормала, изъ               | Сарафанчикъ (1834—1835) 100             |
| Оссіана-Макферсона (1825) 133           | Саша, юмористическая поэма              |
| 1 1                                     | $(1825-1826) \dots 321$                 |
| На бользнь юной дывы (1834— .           | Смерть Сократа, изъ Ламартина           |
| 1835) 94                                | $(1832) \dots 351$                      |
| Наденькъ (1832) 37                      | Смерть Темиры (На) (1832) 43            |
| Напрасное нодозрѣніе (1832 —            | Сонъ девушки (1833) 72                  |
| 1838)                                   | Стень (1833)                            |
| На смерть Темиры (1832) 43              | «Судьба меня въ младенчествъ            |
| Негодованіе (1834—1835) 92              | убила» (1834) 87                        |
| Непостоянство (1825) 1                  | Судъ Божій (1834)                       |
|                                         | Оудь Вожи (1004)                        |
| Ночь (1826)                             | Табакъ (1832) 62                        |
|                                         | «Тамъ, на небѣ высоко», пѣсия           |
| Ночь на Кубани (1832) 52                | (1832)                                  |
| «Одель станицу мракь глубо-             | Тарки (1832)                            |
| кій», романсь (1832) 49                 | - P - ()                                |
| Ожесточеный (1832) 25                   | 200114111111111111111111111111111111111 |
| Ожиданіе (1832)                         | Троянки, кантата изъ Делавиня           |
| Окно (1833)                             | $(1833) \dots 158$                      |
| Оскаръ Альвскій, поэма Байрона          | Удивительное приключение одного         |
|                                         | стихотворца (1832—1838) 382             |
| (1824)                                  | Узникъ                                  |
| Осужденный 124                          | «У меня-ль молодца», ифсия              |
| Отчаявіе                                | (1832)                                  |
| Память (Въ) благотвореній Але-          | «Утро жизнью благодатной»,              |
| ксандра I Императорскому Мо-            |                                         |
| сковскому Университеру (1826) 3         | романсъ (1832) 48                       |
| Погребеніе (1832) 29                    | Фалерій, изъ Легуве (1832—1838) 384     |
| Посланіе къ А. И. Лозовскому            | and printed the (1002 1000)             |
| (1833)                                  | <b>П</b> ыганка (1833)                  |
| Последній день Помиси, изъ Ле-          | Цѣви (1832)                             |
|                                         | (2002)                                  |
| ryse (1834—1838)                        | <b>Ч</b> ахотка (1837—1838) 119         |
| Призваніе (1833)                        | Человъть, изъ Ламартина (1832) 143      |
| Провидение (1832) 26                    | Черкесскій романсь (1832) 50            |
| Провидение человеку, изъ Ламар-         |                                         |
| тана (1832) 151                         |                                         |
| Прощаніе (1837—1838) 118                | Telimie indea (1001)                    |
| «Пышно льется свътлый Терекъ»,          | 101mpc Max (2020)                       |
| романсъ (1832) 47                       | Чпръ-Юртъ, поэма (1832) 243             |
| Пѣснь Горскаго онолченія (1833) 78      | Чудакъ (1832) 373                       |
| Пѣснь плѣннаго Прокезца (1832) 34       | 110                                     |
| Пфень погибающаго пловца (1832) 35      | Эндиміонъ (1837—1838) 110               |
| Пъсня, изъ Панара (1832) 156            | Эрпели, возма (1832) 205                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
| «Разлюби меня, покинь меня,             | Юность, изъ Ламартина (1826) 139        |
| ивсия (1837—1838) 114                   |                                         |
| Разочарованіе (1834—1835) 99            | <b>Я</b> —ой М. А. (Къ) (1837—1838) 115 |

-**୦୦**%ଜ୍ୟ*୍*ଚ









PG 3337 P7 1888 Polezhaev, Aleksandr Ivanovich Sobranie sochinenii

PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

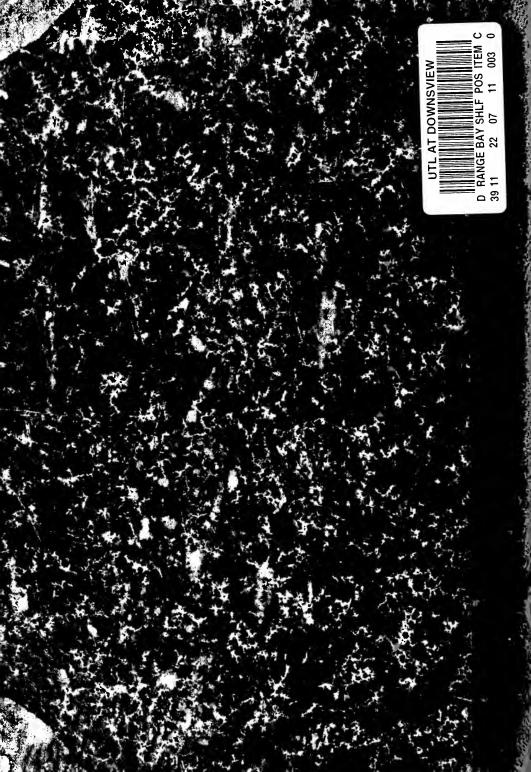